

Bb 50Pb. ВЪ БОРЬБЪ ЗА ЦИВИЛИЗАЦІЮ





## Содержаніе 2-го выпуска.

| 1. | И. Н. Бороздинъ. — Памяти М. М. Ковалевскаго стр.       | I-IV      |
|----|---------------------------------------------------------|-----------|
| 2. | Проф. Е. В. Тарле. — Франко-русскій Союзъ (окончаніе    |           |
|    | статьи) стр.                                            | 87 - 105  |
| 3. | Проф. А. Н. Савинъ. — Англо-русское сближение въ связи  |           |
|    | съ образованіемъ тройственнаго согласія стр.            | 106 - 152 |
| 4. | Проф. Л. П. Карсавинъ. — Италія и тройственное согласіе |           |
|    | (начало статьи) стр.                                    | 153 - 162 |
|    |                                                         |           |

Въ текстъ, на отдъльныхъ листахъ и наклейками помъщены 57 рисунковъ, изъ нихъ 8 въ краскахъ.





150 23

654.



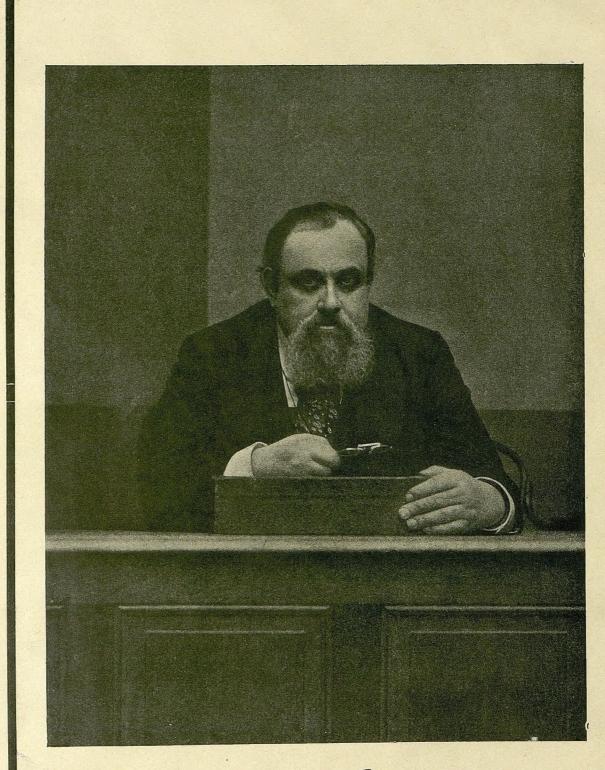

Makenus Kobarelenti

## Памяти М. М. Ковалевскаго.

Съ глубокой скорбью приходится отмъчать на страницахъ настоящаго изданія тяжелую невознаградимую утрату въ лицъ скончавшагося 23-го марта Максима Максимовича Ковалевскаго.

Первоклассный ученый, выдающійся профессорь, общественный дъятель и человъкъ большого сердца, М. М. всюду и вездъ вносилъ обаяніе своей личности. Всякій, кто имълъ счастье общаться съ нимъ лично и совмъстно работать, никогда не забудетъ его свътлаго образа.

Съ юныхъ лътъ и по конецъ своихъ дней Ковалевскій славно и преданно служилъ наукъ. Какъ ученый, онъ прямо поражаетъ разносторонностью своихъ научныхъ интересовъ и своими исключительными дарованіями. Историкъ, соціологъ, этнографъ и государствовъдъ-онъ всюду мощной рукой созидаль новое и оригинальное. Ковалевскій въ одинаковой степени быль въ полномъ научномъ всеоружіи, разбирая ли сложныя детали первобытныхъ правовыхъ обычаевъ, характеризуя ли стадіи хозяйственнаго развитія среднев вковой и новой Европы или тщательно прослъживая отражение роста государства въ развитии политическихъ идей цълаго ряда въковъ. Такіе труды, какъ "Экономическій рость Западной Европы", "Происхождение современной демократіи", "Отъ прямого народоправства къ представительному", "Первобытное право", "Современный обычай и древній законъ", "Законъ и обычай на Кавказъ", "Общинное землевладъніе", "Соціологія", могли бы доставить въ отдъльности крупное имя изследователю. Между темъ, перечисленнымъ далеко не исчерпывается колоссальное научное наслъдіе Ковалевскаго. Широко ставя задачи изученія сравнительной исторіи права, онъ отъ изученія учрежденій перешель къ исторіи и этнографіи. Умъло оперируя данными историческими, правовыми и хозяйственными, Ковалевскій, какъ никто другой, могъ заниматься исторіей челов'вческаго общества въ ея основныхъ проявленіяхъ. Такъ спеціальныя изслъдованія привели къ соціологическимъ обобщеніямъ. Но и въ соціологическихъ работахъ Ковалевскій всегда базируетъ на оригинальномъ трактованіи первоисточниковъ; въ своихъ же спеціальныхъ трудахъ онъ никогда не упускаетъ изъ виду общихъ точекъ эрвнія. Широкій научный охвать, совершенно исключительная эрудиція, изумительное знаніе источниковъ отличаютъ всв научные труды Ковалевскаго. Недаромъ къ его авторитетному слову прислушивались и Старый и Новый Свътъ.

Замѣчательный ученый изслѣдователь М.М. въ то же время былъ превосходнымъ преподавателемъ высшей школы, умѣлой рукой вводящимъ неофита въ "святая святыхъ" научныхъ знаній. Достаточно припомнить блестящіе годы московской профессуры Ковалевскаго, когда въ аудиторію любимаго преподавателя стекались цѣлыя толпы студентовъ, затѣмъ заграничный періодъ—лекціи въ Стокгольмѣ, Брюсселѣ, Оксфордѣ, Парижѣ, американскихъ университетахъ и, наконецъ, интенсивная до конца академическая дѣятельность въ Петроградѣ. Рука-объруку съ академической дѣятельностью шла и широкая культурно-просвѣтительная работа. Будь то въ Москвѣ, за границей или въ Петрог

градъ, Ковалевскій всегда горячо отзывался, много и охотно работаль для всякаго полезнаго культурнаго начинанія. Въ періодъ своей московской дъятельности онъ съ своими друзьями — В. Ө. Миллеромъ, Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовскимъ — создаетъ журналъ "Критическое Обозръніе" — видный научный органъ того времени, принимаетъ ближайшее участіе въ начатомъ тогда этнографическомъ и археологическомъ обслъдованіи Кавказа. Въ Парижъ Ковалевски в была основана высшая школа общественныхъ наукъ, въ аудиторіи которой выступали многіе крупнъйшіе научные авторитеты. Говорить ли о только что закончившемся петроградскомъ періодъ дъятельности Ковалевскаго? Въдь, кажется, не было ни одного научнаго и культурно-общественнаго начинанія, гдъ бы не принималъ участіе М. М. Общество, журналъ, газета, большія изданія—все охотно поддерживалось, а неръдко и руководилось Ковалевскимъ.

Само собой разумвется, что въ наше время двятельная натура М. М. Ковалевскаго не могла замкнуться въ рамки научной, преподавательской и литературной работы. Обновленіе государственнаго строя Россіи и новыя общественныя ввянія призвали М. М. къ государственной и общественной двятельности. Сначала, какъ членъ 1-й Государственной Думы, а затвмъ, какъ членъ Государственнаго Соввта по выборамъ отъ Академіи и университетовъ, Ковалевскій игралъ весьма видную роль. Къ его обстоятельнымъ, остроумнымъ, блещущимъ эрудиціей рвчамъ съ глубокимъ вниманіемъ прислушивались законодательныя палаты. На политическія и общественныя темы постоянно выступалъ М. М. и въ литературъ, сначала въ газетъ "Страна", а затвмъ въ издаваемомъ и руководимомъ имъ "Въстникъ Европы".

Какъ только возникла мысль объ изданіи коллективнаго труда "Россія и ея союзники въ борьбъ за цивилизацію", то прежде всего ръшено было обратиться къ М. М. Ковалевскому. Да и кто, какъ не онъ, могъ объединить ученыя и общественныя силы Россіи и Запада въ цъляхъ всесторонняго обоснованія политическихъ, культурныхъ и эк номическихъ связей Россіи съ союзными государствами. М. М. чрезвычайно горячо и живо заинтересовался задуманнымъ изданіемъ, принялъ ближайшее участіе въ выработкъ его плана и программы, намътилъ отдъльныя статьи, составилъ списокъ русскихъ и иностранныхъ сотрудниковъ, многихъ изъ которыхъ лично пригласилъ. Въ мав и августв истекшаго года на петроградской квартиръ Ковалевскаго состоялся цълый рядъ совъщаній представителей редакціи и издательства, при чемъ М. М. входиль во всъ детали и даль рядъ цъннъйшихъ совътовъ и указаній. Для 1-го выпуска Ковалевскій написаль вводную статью, а для второго тома готовилъ обширную работу по исторіи государственнаго строя Франціи. Еще такъ недавно было получено отъ него извъстіе, что надъ этой статьей онъ работаетъ.

И вотъ всему конецъ. Какъ-то не върится, что это случилось, что М. М. Ковалевскаго уже нътъ. Такъ не соединяется представление о въчномъ покоъ съ его могучей и дъятельной натурой....

1. Caposhur

Прежде всего кн. Голицынъ указываетъ (и въ этомъ онъ фактически совершенно правъ), что Катковъ смотрълъ на возможный союзъ съ Франціей единственно лишь какъ на полезную въ данный моментъ дипломатическую комбинацію, но что ни мальйшей симпатіи къ Франціи и французамъ онъ не чувствовалъ. Кн. Голицынъ (выпустившій свою брошюру первоначально на французскомъ языкъ) обливаетъ при этомъ случав ядомъ презрвнія и насмышками "бульварныхъ писакъ" парижскихъ газетъ, за то, что они посвятили Каткову сочувственные некрологи. Мало того, -- князь сердится, что изъ Франціи прибыли депутаціи на похороны Каткова. "И этихъ непрошенныхъ гостей нужно было привътствовать, благодарить, сердечно жать имъ руки!" возмущается авторъ. Онъ скорбить, что могила Каткова "осквернена" посъщеніемъ "французскихъ радикаловъ". По его мнъню "красная республика" не можетъ разсчитывать найти въ русскихъ сердцахъ ту симпатію, которую возбуждала Франція, когда она еще была подъ "болье чистымъ знаменемъ, съ другою эмблемою". Ему многое не нравится, многое возбуждаетъ въ немъ горькія воспоминанія, начиная съ Крымской кампаніи и кончая... введеніемъ гражданскаго брака во Франціи при третьей республикь, а также правомъ убъжища для политическихъ эмигрантовъ, атеизмомъ и порнографіей. Вся эта мъщанина въ высшей степени характерна для той тенденціи, представителемъ которой явился въ своей брошюрѣ кн. Голицынъ-"Никогда монархическая Россія въ своей душь не заключить договора съ красной, безбожной, необузданной Франціей! Никогда!" Политическій строй, царившій тогда въ Россіи, представляется кн. Голицыну слишкомъ возвышеннымъ, чтобы фоанцузы были способны хотя бы только понять его. А если такъ, то "какъ же можно вступать въ союзъ съ государствомъ, которое не можешь даже понять?" "Есть только одна страна, одинъ народъ, который дъйствительно знаетъ Россію. Эта страна—Германія", но ни въ коемъ случав не Франція. Къ Германіи авторъ питаетъ сердечное расположение: "шапку долой предъ княземъ Бисмаркомъ!" восклицаетъ онъ. У автора есть еще одно обращение къ Франціи: "на кольни!" Ибо онъ никакъ не можетъ простить французамъ революціи 1789 года. Вся брошюра проникнута необычайнымъ озлобленіемъ по отношенію къ Франціи и французамъ. Авторъ въ заключеніе настойчиво увьряетъ французовъ, что въ Россіи къ нимъ всѣ такъ относятся, какъ онъ самъ, кромѣ "интеллигентовъ", которыхъ онъ тутъ же называетъ "канальями".

Нечего и говорить, что брошюра тотчась же появилась въ нѣмецкомъ переводѣ и встрѣтила въ германской прессѣ очень теплый пріемъ.

Мы остановились на кн. Голицынь, какъ на яркомъ и върномъ представитель нъкоторыхъ теченій, весьма вліятельныхъ въ высшей русской бюрократіи и, вообще, въ высшемъ обществъ объихъ русскихъ столицъ. Не было недостатка въ теченіяхъ, враждебныхъ союзу, также во Франціи. Здісь мы не будемъ говорить объ отношеніяхъ къ союзу во французскихъ соціалистических кругахь; въ прессь, выражавшей мивнія этихъ круговъ, иногда (но редко) раздавались голоса сомнънія относительно пригодности, цълесообразности союза съ точки зрънія дів тельной защиты французских національных интересовъ, бралась подо подозрівния дів подозрівних дів подоз ніе реальная военная сила Россіи, заподозрівалась искренность союзника, указывалось на крыпость родственных и традиціонно-монархических связей между Дворами россійской и германской имперій, и т. п. Но несравненно чаще вниманіе читателей соціалистической прессы останавливалось не на союзь въ точномъ смысль слова, не на степени дипломатической и военной ценности его, но на внутреннихъ условіяхъ, царившихъ въ Россіи, на политической ея отсталости, на нетерпимой церковной политикъ К. П. Побъдоносцева и т. п. Слъдуетъ замътить, впрочемъ, что эти нападки сдълались гораздо болъе ръзкими и частыми лишь съ конца 1890-хъ и начала 1900-хъ гг. Отдъльно и вполнъ независимо отъ проявленій этой оппозиціи следуеть отметить некоторые памфлеты, время отъ времени появлявшееся во Франціи и исходившіе, обыкновенно, отъ совершенно невъдомыхъ авторовъ. Эти памфлеты были разсчитаны, явственно, не на рабочую массу, а на держателей русскихъ облигацій и, вообще, на средніе классы, и у авторовъ была вполнъ опредъленная цъль, скомпрометировать какъ Россію вообще, такъ и русскую кредитоспособность въ частности, въ глазахъ средняго обывателя. Никакой принципіальной точки зрѣнія, никакихъ признаковъ *идейной* борьбы противъ тѣхъ или иныхъ сторонъ русскаго строя въ этихъ памфлетахъ найти невозможно.

Руководствовались ли вдохновители такого рода литературы чисто политическими или только финансовыми, биржевыми соображеніями (въ чемъ ихъ тоже подозрѣвали), конечно сказать, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ, весьма мудрено. Такія брошюры какъ La botte russe (подписано: Albert Delvalle, Paris 1900) или такія книги какъ М. S. Roux—Voyage au pays des barbares. La verité sur l'alliance franco-russe Paris 1895)—являются еще нѣкоторымъ исключеніемъ въ этой литературѣ по своей относительной, хотя, все таки, крайне убогой, освѣдомленности. Нужно сказать, что такъ называемая "большая пресса", т.-е. наиболѣе читаемыя газеты, обходили молчаніемъ подобныя брошшры и книги, такъ что едва ли вліяніе памфлетовъ могло быть особенно сильнымъ. Соціалистическая пресса тоже чуждалась этихъ подозрительныхъ брошюръ и не цитировала ихъ.

Вотъ то немногое, что слѣдуетъ здѣсь сказать въ видѣ общей характеристики теченій, враждебныхъ союзу и проявлявшихся какъ въ Россіи, такъ и во Франціи за четверть вѣка существованія этой дипломатической комбинаціи. Въ сжатомъ общемъ очеркѣ было бы неумѣстно останавливаться подробнѣе на этой сторонѣ дѣла. Нужно только прибавить, что въ моменты обостренія внутреннихъ осложненій въ обѣихъ странахъ эти непріязненныя союзу теченія, естественно, становились рѣзче и замѣтнѣе. Въ эпоху дѣла Дрейфуса, особенно въ 1898—1900 гг., опредѣленная анти-дрейфусарская позиція вліятельной въ бюрократическихъ сферахъ русской печати вызывала нерѣдко раздраженные комментаріи въ части французской прессы,—тѣмъ болѣе, что въ нѣкоторыхъ русскихъ органахъ этого направленія прямо писалось о "вырожденіи" Франціи, о "неумѣніи" правительства республики оградить армію отъ оскорбленій, о "захватѣ руля французскаго государственнаго корабля масонами" и т. п. Во Франціи подобныя заявленія раздражали, заставляли говорить о вмѣшательствѣ союзниковъ во внутреннія дѣла французскаго народа и т. д.

Несовивстимостью принциповъ русской внутренней политики съ принципами французскими, конечно, очень много занималась въ первые годы франко-русскаго сближенія и германская пресса. Кн. Бисмаркъ сначала усвоилъ себѣ тонъ нѣкотораго насмѣшливаго недоумѣнія, что и отразилось тотчасъ же въ разсужденіяхъ преданныхъ ему газетъ. Но и либеральная, и соціалъ-демократическая печать въ Германіи высказывались почти аналогично. Замѣтны были, вмѣстѣ съ тѣмъ, и недовольство, и иногда тревога, и надежда, что ничего опаснаго въ близкомъ будущемъ отъ этой комбинаціи не произойдетъ. Появилось тогда же и немало брошюръ, направленныхъ противъ Франціи и Россіи.

Чрезвычайно интересна эта *первоначальная* германская полемика противъ возникавшаго франко-русскаго союза; она обличаетъ и нъкоторую растерянность, даже нежеланіе върить въ возможность подобной комбинаціи, которую Бисмаркъ напередъ считалъ противоестественной, — и въ то же время въ этой полемикъ проглядываетъ увъренность въ конечной побъдъ Тройственнаго союза надъ Россіей и Франціей, въ случаъ столкновенія; при этомъ не высказывается никакихъ сомнъній въ томъ, что Англія воспользуется случаемъ сломить свою соперницу — Россію и примкнетъ, поэтому, къ Тройственному союзу. Излюбленнымъ мотивомъ этой полемики является также дружественное предостереженіе русскому правительству и верховной власти относительно смертельной для нихъ опасности союза съ республиканскою, "революціонной" и антирелигіозной Франціей. Побъда надъ Германіей подастъ сигналъ якобы къ "русской революціи", каковая революція, въ свою очередь, будетъ прологомъ къ побъдъ "анархіи и соціализма" во всей Европъ. "Нигилизмъ и революція протянутъ другъ другу руку" и т. п. О живучести подобнаго рода мотивовъ въ германской политической литературь

свидътельствуетъ то обстоятельство, что Теодоръ Шиманъ почти буквально повторяетъ въ своихъ передовицахъ въ Kreuzzeitung въ 1913 году то, что журналисты въ родъ Эдуарда Левенталя писали наканунъ кронштадтской встръчи ').

Вступленіе на престоль Вильгельма II и послѣдовавшія затѣмъ личныя свиданія его съ императоромъ Александромъ III отнюдь не ослабили стремленія русской дипломатіи къ сближенію съ Франціей. Теперь уже можетъ считаться установленнымъ фактомъ, что Вильгельмъ II произвель на императора Александра III въ высшей степени неблагопріятное впечатлѣніе. Судя по воспоминаніямъ, обнародованнымъ ген. Скугаревскимъ и другими лицами, императоръ Александръ III прямо не переносилъ Вильгельма. Уходъ Бисмарка съ политической арены нисколько не помѣшалъ тому, что противъ русскихъ финансовъ въ Берлинѣ продолжалась та же кампанія съ цѣлью дискредитированія ихъ, которая была начата еще въ 1886—1887 гг.

Подготовленное дипломатическое дело было решительно двинуто впередъ.

II.

Первая серьезная политическая манифестація, опредъленно показавшая Европъ, что въ дипломатическомъ положеніи наступаетъ ръшительный поворотъ, произошла въ Кронштадтъ, куда 13/25 іюля 1891 года прибыла французская эскадра подъ командою адмирала Жервэ.

Торжественная встрьча и чествованія, предметомъ которыхъ сдълалась эта эскадра, пріемъ, оказанный императоромъ Александромъ III адмиралу Жервэ, привлекли къ себъ всеобщее внимание въ Европъ и вызвали въ германской и англійской прессѣ рядъ комментаріевъ. О возможности союза говорили пока лишь предположительно, темъ более, что русское правительство не желало, чтобы до поры, до времени предположенія о дальнъйшемъ сближеніи сдъ-



Адмираль Жервэ.

лались достояніемъ гласности. Но оба правительства въ глубокой тайнъ продолжали вырабатывать условія формальнаго соглашенія. Чрезъ двъ недъли послъ кронштадтскихъ празднествъ русскій посоль въ Парижь Моренгеймъ былъ экстренно по приказу императора Александра III вызванъ въ Петербургъ. Здесь былъ выработанъ проектъ соглашенія между Франціей и Россіей; по этому соглашенію, въ случав нападенія со стороны какой бы то ни было

третьей европейской державы на Францію, Россія обязывалась вступить въ войну съ напавшей державой; въ случав нападенія на Россію, это обязательство выпадало на долю Франціи, 22 августа того же 1891 года баронъ Моренгеймъ уже представилъ этотъ проектъ для подписи министру иностранныхъ двлъ Рибо. Соглашеніе было подписано Рибо и Моренгеймомъ отъ имени французскаго и русскаго правительствъ.

Этотъ актъ величайшей исторической важности былъ тщательно скрытъ отъ прессы, но во Франціи народный инстинктъ угадалъ, что произошло нѣчто рѣшительное.

Моренгеймъ при своемъ возвращении изъ Петербурга въ Котрэ (гдъ онъ проводилъ лътніе

<sup>1)</sup> Cp. Der Kampf um die europäische Suprematie oder die Konsequenzen einer französisch-russischen Allianz въ отд. Russica Имп. Публ. библ. 12, LIII, 8/1120).

каникулы) сдълался объектомъ дружественныхъ манифестацій. Оба правительства, не оглашая подписаннаго ими документа и, даже, не говоря о немъ, считали въ то же время излишнимъ скрывать по существу дъла, что они будутъ отнынъ полагаться другъ на друга въ случаъ столкновеній съ Тройственнымъ Союзомъ. "Разстояніе не всегда отдаляетъ; и отдаленность можетъ иногда даже сближать", сказалъ въ одной своей ръчи Моренгеймъ.

Французское правительство послъ подписанія соглашенія 1891 года не переставало стремиться къ возможно скоръйшему заключенію обстоятельной военной конвенціи между объими державами. Дело въ томъ, что ни для кого въ Европе не составляла тайны строжайшая координованность во всъхъ предположеніяхъ и дъйствіяхъ главныхъ штабовъ Германіи и Австріи; Италія была въ этомъ отношеніи на нъсколько особомъ положеніи въ Тройственномъ Союзъ но были основанія предполагать, что и Италія приступить въ случав тревоги къ общей мобилизаціи по первому слову изъ Берлина. "Въ тотъ моментъ, когда глава Тройственнаго союза, т.-е. германскій императоръ, отдастъ приказъ о мобилизаціи, тотчасъ же мобилизуютъ также въ Вънъ и Римъ", такъ утверждала докладная записка, представленная съ въдома и по желанію военнаго министра Фрейсинэ императору Александру III въ сентябръ 1891 года. Во всякомъ случав, во французскихъ правящихъ сферахъ полагали, что отсутствие военной конвенции приносить серьезный ущербъ дълу союза. Но императоръ Александръ III явственно не желалъ торопиться съ подписаніемъ подобнаго документа. Когда въ началь сентября 1891 года государь быль въ Даніи, Фрейсинэ нашель умъстнымъ напомнить ему тамъ чрезъ спеціально посланное лицо (Гансена) о необходимости поспъшить съ конвенціей. Но ничего изъ этого не вышло. Не удалось также и второе напоминаніе (чрезъ посредство министра Гирса, въ самомъ концъ 1891 года, и третье, опять въ Даніи, во время пребыванія тамъ государя лѣтомъ 1892 года). Только весною 1894 года конвенція была подписана. Въ настоящее время, когда очень многіе факты стол недавняго прошлаго остаются еще скрытыми отъ постороннихъ глазъ, невозможно въ точности опредълить, каковы были истинныя причины этого, несомнънно, не случайнаго откладыванія въ долгій ящикъ акта такой исключительной важности.

Эта проволочка представляеть разительный контрасть той поспышности, съ которой было выработано и подписано общеполитическое соглашение между обыми державами въ августь 1891 года. Играло ли тутъ роль нежелание императора Александра III слишкомъ встревожить и раздражить Германію (гдь посль кронштадтскихъ торжествъ въ нькоторыхъ органахъ прессы съ ударениемъ говорилось о неосновательности безпокойствъ, пока ньтъ франко-русской военной конвенции), или были налицо еще какія-нибудь тормозящія условія—мы не знаемъ,

Но еще раньше, чъмъ была, наконецъ, подписана военная конвенція, произошла вторая франко-русская политическая манифестація, принявшая гораздо болье грандіозные разміры, чъмъ первая, кронштадтская. По соглашенію обоихъ правительствъ рышено было, что русская эскадра посьтить не поздные конца 1893 года какой-либо французскій портъ.

Сначала думали о какомъ-либо изъ съверныхъ французскихъ портовъ, но затъмъ остановились на Тулонъ.

13-го октября (н. ст.) 1893 года русская эскадра, подъ начальствомъ адмирала Авелана, прибыла въ Тулонъ. Послѣ необычайно торжественной встрѣчи и ряда празднествъ адмиралъ съ нѣсколькими высшими офицерами эскадры посѣтилъ Парижъ, гдѣ нѣсколько дней подъ рядъ продолжались бурныя народныя манифестаціи, непрерывныя чествованія прибывшихъ гостей, балы, обѣды, торжества въ театрахъ, на улицахъ, въ офиціальныхъ учрежденіяхъ,—всюду, гдѣ появлялись гости. Огромныя толпы народа цѣлыми днями стояли на улицахъ, по которымъ должны были проѣхать гости. Адмиралъ и офицеры были приняты въ торжественной аудіенціи президентомъ республики, въ ихъ честь былъ данъ банкетъ муниципалитетомъ города Парижа, по особому приглашенію они посѣтили Сорбонну и т. д. Неслыханныя оваціи, которыми безпрестанно встрѣчалъ народъ каждое ихъ появленіе на улицѣ какъ въ Парижѣ, такъ

и въ другихъ городахъ, которые они посътили, произвели въ Европъ большое впечатлъніе. 28/16-го октября (1893 г.), когда президентъ Карно, проводивши эскадру, собирался отбыть изъ Тулона въ Парижъ, онъ получилъ отъ императора Александра III телеграмму такого содержанія: "Въ тотъ моментъ, когда русская эскадра покидаетъ Францію, мнъ хочется (il me tient à сœur) выразить вамъ, какъ я тронутъ и признателенъ за горячій и блестящій пріемъ, который встрътили наши моряки всюду на французской землъ. Свидътельства еще разъ обнаружившейся при этомъ столь красноръчиво живой симпатіи прибавятъ новую связь къ тъмъ,



Медаль, выбитая въ честь постщенія русской эскадрой Тулона.

которыя соединяють наши страны, и, я надъюсь, будуть содъйствовать укръпленію общаго мира, предмета ихъ усилій и ихъ постоянныхъ желаній". Президенть отвътиль въ аналогичныхъ выраженіяхъ. Въ европейской прессъ было больше всего обращено вниманіе на слова государя о новой связи. Шли толки о предстоящемъ въ близкомъ будущемъ офиціальномъ провозглашеніи франко-русскаго союза.

Но ни Императоръ Александръ III ни президентъ Карно до этого провозглашенія не дожили. Въ одинъ и тотъ же годъ (1894) они сошли въ могилу.

Эпоха, начинающаяся современи кончины Императора Александра III и кончающаяся взрывомъ русско-японской войны, была отмъчена въ исторіи франко-русскаго союза одною совершенно опредъленною чертой: тенденціей союза идти навстрвчу попыткамъ, двлаемымъ Германіей съ цълью сближенія. Это было время чрезвычайно дружелюбныхъ отношеній между Россіей и Германіей. Въ придворной и консервативной германской прессѣ это десятильтіе неоднократно сравнивалось съ эпохою Императоровъ Николая I и Александра II, при чемъ указывалось на тесное личное единеніе, которое будто бы установилось съ 1894 года между двумя Дворами. Въ то же время безпрерывныя ораторскія выступленія Вильгельма II, какъ разъ тогда находившагося въ полномъ разгарѣ борьбы противъ соціалъ-демократовъ, встрѣчали живъйшее сочувствіе русскихъ консервативныхъ круговъ. Настойчивыя и раздражительныя указанія его на намъреніе ръшительно и стойко защищать принципъ божественнаго происхожденія монархической власти заставляли смотръть на Вильгельма, какъ на оплотъ консервативныхъ началь въ Западной Европъ. Въ свою очередь, правящіе круги Германіи усматривали въ Россіи державу, которая можетъ явиться какъ бы плотиною противъ одолъвающей Европу демократической волны и всецьло сочувствовали возобновлению прерванныхъ при Императоръ Александрь III дружественныхъ отношеній между обоими Дворами.

Этому повороту способствовали также общія политическія условія девятидесятых годовъ. Французское общественное мнініе было поглощено внутренними осложненіями, сначала панамскимъ діломъ и его далекими отголосками, затімь—діломъ Дрейфуса; въ области внішней политики—колоніальная партія была единственною, имівшею опреділенную программу непосредственнаго

дъйствія, и поэтому пользовалась значительнымъ успѣхомъ; ея вліяніе уже готовило экспедицію Маршана и, тѣмъсамымъ, подготовляло Фашодскій конфликтъсъ Англіей, разразившійся въ 1898 году. "Остріе" французскихъ дипломатическихъ усилій было, вообще, въ эти годы направлено не противъ Германіи, но противъ Англіи. Естественно, что у императора Вильгельма, вслѣдствіе всѣхъ этихъ обстоятельствъ, могла возникнуть въ разсматриваемые годы мечта о примиреніи съ Франціей, о совмѣстныхъ дѣйствіяхъ съ франко-русскимъ союзомъ. Конечно, никогда у него не могло быть и помышленія о чемъ-либо подобномъ "возврату" Эльзасъ-Лотарингіи, но полицейскій режимъ въ присоединенныхъ провинціяхъ былъ смягченъ, въ нѣмецкой прессѣ появлялись неопредѣленныя замѣтки о возможности дать этимъ провинціямъ мѣстное самоуправленіе и вполнѣ опредѣленныя дружественныя Франціи статьи, указывавшія на невыгодность вражды для обѣихъ державъ, на возможность выгоднаго помѣщенія французскихъ капиталовъ въ Германіи, и т. д. Когда въ 1895 году Вильгельмъ ІІ разослалъ всѣмъ державамъ приглашеніе прислать представителей на торжество открытія Кильскаго канала, Франція согласилась откликнуться на это приглашеніе, и появленіе французскихъ судовъ было встрѣчено въ Германіи съ большимъ удовлетвореніемъ.



KAPHO.

Но другое событіе, совершившееся въ тѣ же годы, имѣло гораздо болѣе важное принципіальное значеніе, чѣмъ участіе Франціи въ кильскихъ торжествахъ.

Выступленіе Франціи, Россіи и Германіи въ 1895 г. противъ Японіи, послѣ японско-китайской войны, было торжествомъ политики Вильгельма II, направленной къ созданію "континентальнаго соглашенія" и къ примиренію съ Франціей. Непосредственныя послѣдствія этого выступленія также были чрезвычайно выгодны Германіи: съ одной стороны, на очередь дня ставился вопросъ о русско-японскомъ соперничествѣ на Дальнемъ Востокѣ, и предъ политикою отвлеченія Россіи отъ европейскихъ дѣлъ открывались широкія возможности, а съ другой стороны, невыгодному Германіи политическому и экономическому усиленію японскаго вліянія въ Китаѣ ставилось, по крайней мѣрѣ, такъ можно было думать, сильное препятствіе.

Это довольно неожиданное совмъстное выступленіе трехъ державъ, по мнѣнію нѣкоторой части германской прессы, должно было знаменовать, что "остріе" франко-русскаго союза уже не направляется противъ Германіи. Министръ иностранныхъ дѣлъ Французской республики (въ кабинетѣ Рибо) Габріэль Ганото, согласившійся 1895 году на дѣятельное сотрудничество трехъ державъ въ дальне-восточномъ вопросѣ, считался въ нѣкоторыхъ германскихъ кругахъ сторонникомъ примиренія съ Германіей.

При такихъ обстоятельствахъ въ германскихъ правящихъ сферахъ сравнительно довольно хладнокровно отнеслись къ необычайнымъ торжествамъ, происшедшимъ въ Парижъ въ октябръ 1896 года по случаю прибытія туда Императора Николая ІІ и Императрицы Александры Феодоровны. 5-го октября (н. с.) 1896 года Государь прибылъ въ Шербургъ, гдѣ и былъ встрѣченъ президентомъ Феликсомъ Форомъ. 6 октября Императорская Чета прибыла въ Парижъ "Много государей и королей были великолъпно принимаемы въ столицъ Франціи, но исторія не говоритъ, что когда бы то ни было пріемъ былъ обставленъ столь грандіозною пышностью и столь необычайнымъ стеченіемъ народа", писала газета "Le Temps". Торжества длились вплоть до отъѣзда Государя и Императрицы изъ Франціи, послъ посъщенія Шалонскаго лагера (9-го октября). Рѣчи, которыми обмѣнялись Государь и президентъ во время этого визита, были составлены въ чрезвычайно теплыхъ выраженіяхъ, но слово союзъ все еще не было произнесено; попрежнему говорилось о связи о единеніи (les liens, l'union).

это опущеніе словъ о союзь было единственнымъ обстоятельствомъ, нъсколько расхолаживавшимъ ть обширныше слои французскаго общества, которые были всецьло за самое полное единеніе Франціи съ Россіей. Общеизвъстнымъ являлось то обстоятельство, что прочивнесенію словъ о союзь противятся не съ французской, но съ русской стороны, и что это сопротивленіе объясняется исключительно нежеланіемъ вызвать раздраженіе въ Берлинь. Правда, франко-германскія отношенія въ эти годы (съ 1894 до 1901) были лучше, чъмъ когда бы то ни было отъ самаго начала Французской республики, но все-таки эта нерышительность со стороны русской дипломатіи ослабляла международную позицію Франціи и казалась во Франціи—излишнею. Впрочемъ, скрывать далье существованіе вполнь опредъленныхъ договорныхъ отношеній о взаимной помощи въ случаь всякой европейской войны, въ которую

окажется вовлеченной одна изъ союзныхъ державъ, — представлялось уже совершенно излишнимъ: всъ объ этомъ договоръ прекрасно знали и съ нимъ только болъе считались бы, если-бы онъ былъ публично признанъ.

При такихъ условіяхъ было ръшено провозгласить союзъ въ предстоявшіе дни отвътнаго визита президента Французской республики.

Феликсъ Форъ прибылъ въ Кронштадтъ 11/24-го августа 1897 года и былъ встръченъ съ необычайною торжественностью. Первые тосты еще были составлены въ выраженіяхъ, близкихъ къ тъмъ, которыя уже были освящены традиціей франкорусскихъ манифестацій. Но прощальныя ръчи, произнесенныя 15-го августа, во время завтрака на борту крейсера "Pothuau" при отвадв президента изъ Россіи, получили въ исторіи франко-русскаго политическаго сближенія - большое значеніе. Президентъ (говорившій первымъ) впервые произнесъ слова: nations amies et alliées; это же выраженіе было употреблено и въ отвътной



Феликсъ Форъ

ръчи Государя (...Je suis heureux de voir que Votre séjour parmi nous crée un nouveau lien entre nos deux nations amies et alliées...).

Впечатльніе, произведенное этими словами въ Европь было весьма сильнымъ. Въ Парижь, Ліонь, Марсель была зажжена иллюминація, когда узнали о тостахъ на "Pothuau". Французское правительство постановило украсить флагами Парижъ въ день возвращенія Феликса Фора. Изъ Берлина телеграфировали, что тамъ газеты удивлены этими тостами (см. агентскую телеграмму Русскаго Телеграфнаго Агентства отъ 15/28-го августа 1897 г.). На самомъ дъль, нъкоторые органы германской правой и націоналъ-либеральной прессы выражали раздраженіе, а не только "удивленіе". Впрочемъ, офиціальная замътка, помъщенная 16-го августа въ "Кölnische Zeitung" и разосланная циркулярною телеграммою "Агентствомъ Вольфа" указы-

вала, что эти тосты не дали, *по существу*, ничего новаго, что было бы досель неизвъстно, и что, насколько можно предвидъть, французскій союзъ и впредь не нарушить европейскаго мира.

Въ теченіе четырехъ лѣтъ послѣ этой поѣздки державы союза воздерживались отъ новыхъ торжественныхъ манифестацій.

Смерть Феликса Фора, волненія, связанныя съ дѣломъ Дрейфуса, первыя, трудныя обстоятельства президентства Эмиля Лубэ,—все это значительно отвращало вниманіе Франціи отъ вопросовъ внѣшней политики въ послѣдніе три года девятнадцатаго столѣтія. Въ эти годы нѣкоторыя безтактныя статьи, появившіеся въ части русской печати и сопровождавшіяся часто комментаріями французскихъ газеть, враждебныхъ президенту республики и новому курсу французской внутренней политики, подавали иногда поводъ къ нареканіямъ на якобы происходящее вмѣшательство Россіи во внутреннія французскія дѣла. Но всѣ эти эпизоды горячей газетной полемики не могли имѣть скольконибудь существеннаго вліянія на отношенія обоихъ правительствъ,—и это тѣмъ болѣе, что въ





Медаль, выбитая въ честь посъщенія ГОСУДАРЕМЪ ИМПЕРАТОРОМЪ и ГОСУДАРЫНЕЙ ИМПЕРАТРИЦЕЙ Франціи въ 1896 г.

1898 году произошло жесточайшее дипломатическое столкновеніе Франціи съ Англіей. Требованіе министерства Сольсбери объ очищеніи французами занятаго ими мъстечка Фашоды на Ниль—страшно задъло французское національное самолюбіе; въ нькоторыхъ органахъ французской національнуй печати даже стали появляться статьи, указывавшія, что истинный, вычный врагь Франціи будто бы именно Англія, а не Германія, съ которой, де, только временный споръ изъ-за Эльзаса и Лотарингіи. Ясно, что при враждебныхъ отношеніяхъ, тогда существовавшихъ между Англіей и Россіей, фашодскій инцидентъ долженъ быль особенно сильно скрыпить франко-русскія связи. Но указанныя внутреннія осложненія во Франціи, начало ликвидаціи которыхъ стало замытно лишь въ 1901 году,—мышали до той поры новымъ демонстративнымъ выступленіямъ союза. Лишь въ 1901 году произошла новая демонстрація, имывшая военно-политическій характеръ: посыщеніе Государемъ французскихъ осеннихъ маневровъ.

18-го сентября 1901 года Государь и Государыня прибыли въ Дюнкирхенъ, гдъ были встръчены президентомь республики Эмилемъ Лубэ. Ръчи, произнесенныя въ день встръчи обратили на себя вниманіе подчеркиваніемъ (въ ръчи президента) "непрестанной заботы" правительства объ арміи и флотъ и восхваленіемъ французскаго флота (въ отвътной ръчи Государя). Изъ Дюнкирхена Императорская Чета отправилась въ Компьенъ, а оттуда на маневры, въ Реймсъ. Новые тосты, которыми 19-го сентября обмънялись Главы объихъ державъ въ Реймсъ, еще гораздо болъе подчеркнули военный характеръ франко-русскаго союза. Въ ръчи Государя на этотъ разъ французская армія была названа "могущественною опорою принциповъ справедливости" (ип риіззапt арриі des principes d'equité), а президентъ снова

съ удареніемъ указаль на то, что Франція "старается снабдить армію всімь, что можеть довести ея силу до наивысшей точки". Въ прощальныхъ тостахъ (21-го сентября) говорилось о значеніи франко-русскаго союза, какъ могущественнаго средства "равновісія" европейскихъ силь (річь президента), а также о томь, что обі державы, умія заставить уважать свои права,—tout en sachant faire respecter leurs droits,—одушевлены самыми мирными наміреніями (річь Государя).

Это путешествіе обратило на себя большое и довольно враждебное вниманіе въ странахъ Тройственнаго союза; но англійская печать отнеслась къ нему гораздо спокойнье, чъмъ можно было бы ожидать, принимая во вниманіе недавнее обостреніе англо-французскихъ



отношеній изъ-за Фашоды и продолжавшійся и, даже, усилившійся англо-русскій антагонизмъ. Повороть въ англо-французскихъ отношеніяхъ, уже начавшій обозначаться въ первые же мѣсяцы царствованія Эдуарда VII, дѣйствовалъ въ данномъ случаѣ умѣряющимъ образомъ на тонъ англійской прессы.

Въ 1901 году произошло событіе, сыгравшее роль въ исторіи европейской дипломатіи; на англійскій престоль взошель король Эдуардъ VII, давнъйшій противникъ дальнъйшаго усиленія Германской имперіи. Насколько отъ отдъльной личности зависитъ ускорять сдълавшіяся неизбъжными историческія событія, настолько Эдуардъ VII ускорилъ примиреніе и сближеніе Англіи съ Франціей, на почвъ общаго дипломатическаго сопротивленія планамъ германской экспансіи. Въ полномъ согласіи съ министерствомъ и парламентомъ, король

рядомъ искусныхъ и осторожныхъ дъйствій постарался ликвидировать непріязнь, порожденную фашодскимъ инцидентомъ, и наладилъ соглашеніе между Франціей и Англіей по всъмъ спорнымъ вопросамъ, которое было окончательно выработано и подписано лишь 8-го апръля 1904 года, но которое уже съ первыхъ работъ согласительной комиссіи производило благотворное дъйствіе на англо-французскія отношенія.

При этихъ условіяхъ новое демонстративное выступленіе франко-русскаго союза уже совершенно не имѣло того, отчасти, анти-англійскаго характера, который иногда старалась придать предшествовавщимъ выступленіямъ часть печати объихъ союзныхъ державъ. (Это нужно отмѣтить тѣмъ болѣе, что русско-англійскія отношенія какъ разъ въ 1902—1903 гг., въ тѣсной связи съ дальневосточнымъ вопросомъ, ухудшались чуть ли не съ мѣсяца на мѣсяцъ).



лубэ.

7/20-го мая 1902 года, отвъчая на приглашение Государя Императора, президентъ республики Эмиль Лубэ прибылъ въ Кронштадтъ. На другой день послъ смотра въ Красномъ Селъ, Государь произнесъ рѣчь, въ которой говорилъ о "настоящемъ братствъ по оружію", существующемъ между русскою и французскою арміями, - и вмість съ тімь указалъ, что "эта внушительная сила не предназначена къ поддержкъ агрессивныхъ видовъ" (cette force imposante n'est point destinée à appuyer des visées aggressives). Въ словахъ президента та же мысль была повторена почти въ тъхъ же выраженіяхъ (cette force improsante n'est une menace pour personne). Послъ ряда торжествъ, данныхъ въ честь президента, онъ увхалъ 10/23-го мая, при чемъ въ день отъвзда снова обмънялся съ Государемъ Императоромъ ръчами, гдъ подчеркивалась "неизмънность" франко-русскаго союза.

Слѣдуетъ сказать, что путешествіе Лубэ не произвело въ Европѣ такого впечатлѣнія, какъ предшествовавшія манифестаціи франко-русскаго союза. Это объясняется многими обстоятель-

ствами. Во-первыхъ, во Франціи все еще шла политическая ликвидація дрейфусовскаго дѣла, ставилась на вчередь дня широкая борьба съ клерикализмомъ, очищеніе арміи отъ клерикальныхъ, анти-республиканскихъ элементовъ и т. д. Во-вторыхъ, внутри Россіи далеко не все было спокойно, явственно назрѣвалъ рядъ болѣзненныхъ осложненій. Въ-третьихъ, русская дипломатія все рѣшительнѣе переносила центръ тяжести своей дѣятельности на Дальній Востокъ, враждебно поворачиваясь противъ Японіи и Англіи. При всѣхъ этихъ обстоятельствахъ въ Германіи не могли ждать никакихъ сколько-нибудь рѣшительныхъ дѣйствій франко-русскаго союза въ Европѣ.

Въ эти годы (послъдніе XIX въка и первые XX) вообще франко-русскій союзъ пред-

ставлялся часто явленіемъ, будто бы имѣющимъ реально больше всего экономическое, а не политическое значеніе. Лица, такъ на союзъ смотрѣвшія, имѣли въ виду, точно выражаясь, чисто финансовыя послѣдствія союза, значеніе его для русскаго кредита, но вовсе не товарный обмѣнъ между обѣими державами.

Цънность французскаго годового ввоза въ Россію въ девятидесятыхъ годахъ XIX стольтія была равна въ среднемъ 67.360.000 фр.; Германія же ввезла въ Россію въ 1893 году на 269.060.000 фр., а чрезъ пять льтъ, въ 1898 году, на 466.660.000 фр. Русскій ввозъ во Францію оказывался тоже значительно (вдвое) меньше, чъмъ русскій ввозъ въ Германію въ эти годы (въ 1893 году Россія вывезла своихъ товаровъ во Францію на 165.948.200 фр., а въ Германію—на 348.933.200 фр.). Послъ русско-германскаго торговаго договора 1894 года, несмотря

на то, что выигравшею стороною была Германія, русскій ввозъ въ Германію еще усилился, и въ ближайшіе годы дошель, въ среднемь, до 480.000.000 фр. въ годъ. А ввозъ русскихъ товаровъ во Францію не увеличился нисколько 1). Въ дальнъйшемъ русско-германскія торговыя отношенія продолжали быстро развиваться и увеличиваться, а франко-русскія оставались почти стаціонарными. Нечего и говорить, что русско-германскій торговый договоръ 1904 года окончательно закръпилъ за Германіею это преимущественное положение.

Но зато огромные и частые займы, которые успъшно устраивало русское правительство при дъятельнъйшей поддержкъ со стороны французскаго министерства финансовъ и парижской биржи, сыграли, въ самомъ дълъ, очень крупную историческую роль. Съ одной стороны, они способствовали ускоренію промышленнаго развитія



ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ на маневрахъ въ Бетени (въ сентябръ 1901 г.).

Россіи; съ другой стороны, они придавали устойчивость позиціи русскихъ правящихъ сферъ, какъ до потрясеній 1905—6 гг., такъ и въ эту эпоху. Съ этой послѣдней точки зрѣнія, довольно горячую полемику въ нѣкоторой части французской печати вызвалъ особенно заемъ 1906 года.

Исчислялось, что до 1-го января 1905 года русскіе займы были размѣщены во Франціи на сумму около  $12^{1}/_{2}$  милліардовъ франковъ  $^{1}$ ). Большой заемъ (843 милліона рублей), заключенный весною 1906 года, наканунѣ открытія первой Государственной Думы, также въ весьмъ значительной степени былъ размѣщенъ во Франціи; дѣятельно участвовала Франція и въ кредитныхъ операціяхъ Россіи послѣ 1906 года.

Эти займы, дававшіе пом'вщеніе огромнымъ французскимъ капиталамъ, конечно, не были

<sup>1)</sup> Ср. Halperin-Kaminsky. France et Russie, alliance économique (Paris, s. d.), 8 и сл.

<sup>1)</sup> Или 10.000.000.000 марокъ. Ср. К n o o p, Die verzinsliche russische Staatsschuld (Berlin, 1907), стр. 176.

и "безразсуднымъ" благодъяніемъ, оказываемымъ Россіи, или великою, тяжкою жертвою на алтарь союза, — какъ иногда о нихъ писалось въ нъкоторыхъ (очень немногихъ) органахъ французской прессы, такъ какъ върный и большой процентъ, платимый по русскимъ обязательствамъ, очень цънился (и цънится) французскимъ держателемъ кредитныхъ бумагъ. Съ этой стороны, полемика противъ займовъ — впечатлънія во Франціи не производила, по крайней мъръ, въ тъхъ сферахъ, отъ которыхъ зависълъ успъхъ этихъ финансовыхъ операцій.

Даже кризисъ, чрезъ который прошли русскіе финансы, начиная съ эпохи японской войны и продолжая періодомъ революціонныхъ событій 1905—1906 гг., не поколебалъ скольконибудь существенно русскаго кредита на парижской биржъ: займы продолжались, хотя и на болье тяжелыхъ для должника условіяхъ.

Японская война была встръчена, тъмъ не менъе, французскими финансовыми сферами



\_ Кардиналъ Ланженье принимаетъ ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА и Президента Французской республики на паперти Реймскаго Собора.

съ большимъ безпокойствомъ. Въ этомъ отношении финансовыя сферы вполнъ сходились съ французскимъ правительствомъ.

Положеніе французской дипломатіи уже съ льта 1903 года, когда сталь высняться все болье и болье рышительный антагонизмъ между Японіей и Россіей, начало дълаться затруднительнымь. Съ одной стороны, увлеченіе русскихъ правящихъ круговъ дальневосточными дълами, активность въ Маньчжуріи, активность въ Корев, — все это явнымъ образомъ отвлекало Россію отъ европейскихъ интересовъ и окончательно дълало для Россіи необходимымъ поддержаніе самыхъ дружескихъ отношеній съ германскимъ императоромъ, потому что только при полномъ отсутствіи безпокойствъ съ Запада возможно было все вниманіе направить на Востокъ. Съ другой стороны, хотя Франція и не собиралась по своему почину выступить во внъ-европейской войнъ, которую вела бы ея союзница, но опасность быть такъ или иначе вовлеченной въ конфликтъ все же оставалась, —и французскія владънія въ Индо-Китаъ могли оказаться,

въ такомъ случав, въ серьезной опасности. Когда вспыхнула война въ 1904 году, Франція осталась нейтральною; опасность для нея быть вовлеченной въ войну была, впрочемь, очень скоро ликвидирована состоявшимся 8-го апръля 1904 года англо-французскимъ соглашеніемъ.

Насъ тутъ это самое соглашение интересуетъ, конечно, исключительно съ точки зрѣнія вліянія, которое оно оказало на дальнѣйшее развитіе и укрѣпленіе франко-русскаго союза. Въ этомъ отношеніи роль упомянутаго соглашенія могла выясниться лишь послѣ. Портсмутскаго мира. Нужно замѣтить, что хотя Англія держала себя съ совершенно опредѣленною враждебностью относительно Россіи во время войны, но соглашеніе Англіи съ Франціей все же гарантировало Россію отъ вступленія Англіи въ войну.

Весною и въ началъ лъта 1905 года разыгрался первый фазисъ мароккскаго дъла. Удостовърившись, по ходу русско-японской войны, въ полной невозможности для Россіи въ близкомъ будущемъ помочь Франціи, Вильгельмъ II своимъ путешествіемъ въ Танжеръ и демонстративнымъ признаніемъ самостоятельности мароккскаго султана поставилъ Францію и Англію въ чрезвычайно трудное положеніе. Послъ колебаній, продолжавшихся нъсколько недъль, кабинетъ Рувье принужденъ былъ пойти на уступки. Министръ иностранныхъ дълъ Делькассе, счи-



ИХЪ ИМПЕРАТОРСКІЯ ВЕЛИЧЕСТВА производять смотрь французскимь войскамь на маневрахь въ Бетени близь Реймса.

тавшійся главнымъ противникомъ Германіи, подалъ въ отставку,—и между Франціей и Германіей начались весьма трудные и длительные переговоры относительно Марокко. Въ теченіе всего этого кризиса, особенно, съ осени 1905 года, германская пресса подъ прямымъ вліяніемъ канцлера Бюлова, не переставала разъяснять, иногда прямо, иногда намеками, что дело идетъ вовсе не только о Марокко, но о требуемой Германіею ликвидаціи "политики окруженія". "Политикою окруженія" германскія правящія сферы называли планъ, который они приписывали королю Эдуарду VII и который заключался въ присоединеніи Англіи къ франко-русскому союзу: это "окруженіе" Германіи тремя враждебными государствами представлялось имперіалистическою германскою прессою какъ смертельная опасность, которую Германская имперія обязана предупредить во что бы то ни стало. Конечно, крутой переломъ въ русско-англійскихъ отношеніяхъ, происшедшій во второй половинь 1905 года, полное прекращеніе враждебной полемики противъ Россіи въ англійскихъ газетахъ послѣ Портсмутскаго мира — все это показывало, что франкорусскій союзъ, уже съ 1904 года односторонне подкрыпленный англо-французскимъ соглашеніемъ, можетъ усилиться еще больше соглашеніемъ англо-русскимъ, которое превратило бы его изъ двойственной комбинаціи—въ тройственную. Но въ Германіи упускали изъ вида, что если это превращение стало на очередь дня, то именно послъ угрожающаго поведения самой Германіи въ эпоху кризиса изъ-за Марокко. Цітлый рядъ выдающихся государственныхъ людей дипломатовъ Англіи, Франціи, Россіи работали надъ подготовкою и осуществленіемъ этой комбинаціи: въ Англіи-король Эдуардъ VII, во Франціи-Делькассе, Камбонъ (посоль республики въ Лондонъ), въ Россіи—сначала Извольскій (министръ иностранныхъ дълъ, а нынъ —

посоль въ Парижѣ), Сазоновъ. Уже въ 1907 и 1908 годахъ стали возможными пріѣздъ въ Ревель короля Эдуарда VII и подписаніе русско-англійскаго соглашенія, уладившаго и прекратившаго долгольтнія тренія и недоразумьнія между двумя великими имперіями. Франкорусскій союзъ сыграль, такимъ образомъ, роль основного ядра для того политическаго новаго образованія, которое получило съ 1907 года названіе тройственнаго согласія; дьятельныйшая роль французской дипломатіи въ созданіи тройственнаго согласія не подлежить никакому сомньнію.

Визиты французскихъ и англійскихъ парламентаріевъ въ Россію и отвътная повздка чле-



новъ Государственной Думы въ Парижъ и Лондонъ подали поводъ къ обмѣну рѣчами о возможномъ значеніи политическаго единенія Россіи съ двумя наиболѣе свободными державами Запада для укрѣпленія конституціонныхъ началъ въ самой Россіи. Эти рѣчи и намеки (особенно при пріемѣ французской делегаціи въ Россіи въ 1910 году) подверглись со стороны части русской прессы упреку въ слишкомъ большомъ оптимизмѣ, но они отразили то мнѣніе, которое, такъ или иначе, нужно признать довольно распространеннымъ въ русскомъ обществѣ. Несомнѣнно, что многое во время этихъ визитовъ парламентаріевъ было навѣяно воспоминаніями о той закулисной и всегда неизмѣнно враждебной русскому политическому прогрессу роли,





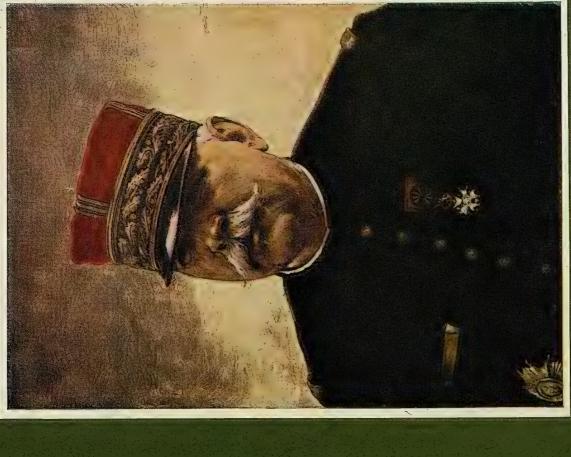

Fenchar Koudh



Hagarie, J. S. MAKOBCKAFO

Nagarie, a od Conseques to 600066 30 unbundelio

The MAMOHIOBA, March



которую игралъ германскій Дворъ еще при Вильгельмѣ I и которую онъ продолжаль играть при Вильгельмѣ II. Нужно отмѣтить, что сближеніе съ Англіей, какъ раньше сближеніе съ Франціей было встрѣчено въ Россіи въ крайнемъ правомъ лагерѣ самыми рѣзкими нападками, и при этомъ нисколько не скрывалось, что имѣется въ виду возможное вредоносное вліяніе этого сближенія на крѣпость старинныхъ началъ русскаго государственнаго строя. Но событія развивались слишкомъ быстро; тревога и горечь униженія, пережитыя Россіей въ годину аннексіи Босніи и Герцеговины, лишній разъ показали совершенно ясно, что дѣло идетъ о гнетущей необходимости занять предъ лицомъ двухъ сильныхъ германскихъ державъ крѣпкую оборонительную позицію, и что возвращаться къ политикѣ Николая Павловича, политикѣ выбора друзей и союзниковъ по симпатіи къ исповѣдуемымъ ими "принципамъ" было бы въ данныхъ условіямъ преступною нелѣпостью.

Между тъмъ событія учили не только Россію, но и Францію и Англію, что необходимо быть готовыми къ самымъ роковымъ неожиданностямъ и что единеніе трехъ державъ является для нихъ дѣломъ насущнъйшей необходимости. 1-го іюля 1911 года германская канонерская лодка "Пантера" пришла въ мароккскую гавань Агадиръ. Этимъ былъ брошенъ вызовъ какъ Франціи, такъ и Англіи. Германія какъ бы признавала, что пока происшедшія соглашенія касательно Марокко, соглашенія, подписанныя въ Алжезирась, уже ея не удовлетворяють, и что она желаетъ сдѣлатъ территоріальное пріобрѣтеніе въ южномъ Марокко. Явно угрожающая Германіи рѣчъ Алойдъ-Джорджа, произнесенная спустя три недѣли на банкетѣ въ Меншіонъ-Гоузѣ, показала, что въ случаѣ войны Германіи съ Франціей Англія рѣшительно станетъ на сторону Франціи. По причинамъ, которыя пока невыяснены, Вильгельмъ ІІ на этотъ разъ еще оказался противъ открытія военныхъ дѣйствій, — и пошелъ на уступки. Но послѣ агадирской тревоги тучи съ европейскаго горизонта уже не разсѣивались вплоть до взрыва великой войны въ іюлѣ 1914 года. Эти три года были временемъ послѣднихъ приготовленій, которыя въ Германіи шли неслыханно быстрымъ темпомъ, въ странахъ тройственнаго согласія— несравненно медленѣе, безпорядочнѣе, безъ яснаго представленія объ истинныхъ размѣрахъ силы противника.

Балканскія войны 1912—1913 г. г. усилили общую напряженность положенія. Какъ отразились онів на французско-русскомъ сотрудничествів? Франція нівсколько разъ заявляла, что на Балканахъ у нея нівть политики, отдівльной оть политики Россіи и, въ общемь, выступленія обізихъ державъ были вполнів тождественны и одновременны во всіз острые моменты кризиса. Но во французской политикі наблюдалась особая благосклонность къ Греціи, интересы которой всячески поддерживались французскими дипломатами. Это объяснилось въ значительной міріз серьезными финансовыми связями, существующими между греческимъ государствомъ и парижскимъ фондовымъ рынкомъ. Впрочемъ, эта тенденція французской дипломатіи ни къ малізишимъ конфликтамъ съ Россіей не вела и не могла повести; визитъ—же въ Берлинъ, который первымъ долгомъ поспівшиль сдівлать посліз войны король Константинъ чрезвычайно способствоваль охлажденію отношеній между Франціей и Греціей, особенно, когда сдівлались извізстными слова благодарности короля по адресу Вильгельма ІІ.

Избраніе въ январѣ 1913 года на постъ президента французской республики Раймонда Пуанкарә, убъжденнѣйшмго и давнишняго сторонника политики тройственнаго соглашенія, было встрѣчено въ Германіи съ подозрительностью. Уже путешествіе Пуанкарә въ Петроградъ, въ качествѣ перваго министра, въ 1912 году, подало поводъ германской печати говорить объ этомъ политическомъ дѣятелѣ, лотарингцѣ по происхожденію, какъ о главномъ или одномъ изъ главныхъ приверженцевъ идеи реванша, какъ о человѣкѣ, который постарается использовать франко-русскій союзъ не только для дипломатическаго сотрудничества. Избраніе Пуанкарэ въ президенты поставило на очередь дня вопросъ о возвращеніи къ трехлѣтнему сроку службы во Франціи, въ особенности, послѣ колоссальнаго увеличенія германской арміи, воти-

рованнаго рейхтагомъ въ 1913 году. Въ 1913—1914 гг., когда сначала былъ поставленъ, а потомъ и ръшенъ положительный вопросъ о возвращении Франціи къ трехлътнему сроку службы, германская печать не перестала настаивать, будто въ этомъ сыграли существенную роль настоянія съ русской стороны, будто Пуанкарэ услышаль въ Петроградъ соотвътствующія настойчивыя просъбы и т. п. По этому поводу германскіе публицисты (особенно, консервативные, въ родъ Шимана,—и національ-либеральные) обильно использовали давнишній излюбленный мотивъ о "рабствъ", въ которое завелъ Францію союзъ съ Россіей, о потеръ Франціею всякой самостоятельности и т. п. Слъдуетъ замътить, что эти статьи произвели во Франціи совсъмъ не тотъ эффектъ, на какой разсчитывали ихъ авторы: полемика германской прессы противъ французскаго законопроекта о возвращеніи къ трехлътнему сроку службы была истолкована, какъ прямое доказательство въ пользу необходимости этого закона для Франціи. Временное назначеніе самого Делькассе на постъ посла въ Петроградъ было во всей Европъ понято, какъ стремленіе объихъ союзныхъ странъ къ установленію осо-



бенно тыснаго контакта, въ виду общаго неспокойнаго положенія дыль. Делькассе всегда совытоваль и французскому, и русскому, и англійскому правительству не убаюкивать себя предположеніями о прочности мира. Подобно покойному Эдуарду VII, имывшему на него въ свое время огромное вліяніе, Делькассе въ высшей степени пессимистично судиль о предположеніяхь и возможныхь замыслахь Германіи,—и быль этимь широко извыстень. Вторичное путешествіе Пуанкарэ въ Петроградь, уже въ качествы президента французской республики, состоялось вы іюль 1914 года,—и едва онь отплыль изъ Кронштадта, какъ Австрія предъявила Сербіи свой ультиматумъ.

О чемъ именно шли весьма продолжительныя совъщанія во время этого послѣдняго посъщенія,—мы пока не знаемъ. Разговаривая съ Жаномъ Крюппи въ августѣ 1915 года, Государь Императоръ упомянулъ о твердыхъ увѣреніяхъ, данныхъ президентомъ республики, во время визита 1914 года. Ясно, что рѣчь тогда шла о возможности близкой войны и о новой необходимости общаго выступленія въ этомъ случаѣ (что и предусматривалось союзными обязательствами). При пріемѣ дипломатическаго корпуса президентомъ республики въ Петроградѣ

всеобщее внимание было привлечено особенною любезностью, оказанною сербскому посланнику Спалайковичу...

Повидимому, у германскаго правительства не было никакой надежды на то, что Франція останется въ сторонь, въ случав нападенія на Россію. Но, тымь не менье, съ германской стороны быль начать разговорь о такой гипотезь (при переговорахь съ Англіей). Нечего и говорить, что ни къ мальйшимъ результатамъ предложеніе такой комбинаціи повести не могло. Измънить союзу—логически означало бы желаніе быть разбитымъ въ одиночку. Впрочемь, германское правительство разрышило вопрось очень быстро,—непосредственнымъ объявленіемъ Франціи войны и вторженіемъ въ предълы французской территоріи.

Оть первыхъ дней своего существованія франко-русскій союзь быль взаимнымъ страхованіемь объихъ державъ отъ германской опасности. Эта основная элементарная его черта и сдълала эту дипломатическую комбинацію такой прочной и жизнеспособной, несмотря на всъ препятствія и противоборствующія теченія, обнаружившіяся и въ объихъ странахъ, и въ наиболье заинтересованныхъ постороннихъ державахъ. Война 1914—1915 г.г. доказала, до какой степени союзъ былъ необходимъ. Въ предълахъ историческаго предвидьнія трудно усмотръть обстоятельства, которыя сдълали бы его ненужнымъ, чъмъ бы ни кончилась ныньшняя великая борьба.

Thoop. G. B. Mapre.



**从从外外外外外外外外外外外外外外外外外外** 

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* **从水水水水水水水水水水水水水水水水水** 



Король Георгь V.



## АНГЛО-РУССКОЕ СБЛИЖЕНІЕ ВЪ СВЯЗИ СЪ ОБРА-ЗОВАНІЕМЪ ТРОЙСТВЕННАГО СОГЛАСІЯ.

Статья проф. А. Н. САВИНА.

НОШЕНІЯ Россіи съ Англіей начались давно, триста шестьдесять два года тому назадъ, но англо-русская близость очень молода: ей нътъ еще и десяти лътъ. Нужно сейчасъ же прибавить, что очень молода и англо-французская дружба нашихъ дней, всего на какихъ-нибудь пять-шесть лътъ старше англо-русскаго сближенія. Въ теченіе многихъ въковъ англичане были для французовъ наслъдственными врагами (ennemis héréditaires). Должны были произойти огромныя, коренныя пере-

становки въ международномъ положеніи для того, чтобы рухнули вѣковыя дипломатическія традиціи, быстро поднялись и зазеленѣли побѣги новыхъ народныхъ и международныхъ интересовъ и сочувствій, чтобы въ дни величайшей изъ міровыхъ трагедій англичане, французы и русскіе оказались въ одномъ станѣ, бились плечомъ къ плечу противъ одного общаго врага, противъ тѣхъ самыхъ нѣмцевъ, которые такъ недавно и русскимъ, и англичанамъ казались, если не дружественными, то во всякомъ случаѣ не опасными сосѣдями.

Въ исторіи англо-русских тотношеній можно различить три періода. Въ первомъ періодѣ который тянется приблизительно до Петра Великаго, сношенія Россіи съ Англіей суть почти исключительно сношенія торговыя, притомъ съ русской стороны довольно пассивныя: англичане прівзжають торговать въ Московское государство, но московскіе купцы въ Англію не вздять. Со времени Петра возведенная въ рангъ европейской державы русская имперія завязываеть и политическія связи съ разными государствами Западной Европы, въ томъ числѣ и съ Англіей. Но очень скоро завоевательная политика Россіи начинаеть возбуждать недовъріе и непріязнь въ еще болье завоевательномъ правительствь Англіи, а къ концу царствованія Екатерины ІІ Россія въ глазахъ большинства англійскихъ политическихъ дъятелей превращается въ опасную соперницу Англіи, пока еще, впрочемъ, менье опасную, чьмъ Франція.

Послѣ наполеоновскихъ войнъ Россія въ глазахъ большинства англичанъ надолго становится наиболѣе опаснымъ врагомъ; англо-русскія политическія отношенія девятнадцатаго вѣка окрашены въ опредѣленно, временами рѣзко враждебный цвѣтъ. Третій періодъ, періодъ англо-русскаго сближенія, приходится вести только отъ русско-японской войны и русской революціи. Война выявила военно-политическую слабость Россіи стараго порядка и остановила завоевательное движеніе русскихъ въ Азіи; революція ослабила вѣру въ то, что русская исторія идетъ путями, совершенно отличными отъ западно-европейскихъ. Но главною причиною англо-русскаго и не только англо-русскаго, но и англо-французскаго сближенія былъ непомѣрный, устрашающій ростъ нѣмецкой военно-политической и хозяйственной мощи, въ двадцатомъ вѣкѣ сдѣлавшійся яснымъ даже для очень близорукихъ глазъ. На сушѣ и на морѣ Германія, на поводу у которой шли правительства Австро-Венгріи и Турціи, становилась такъ сильна и такъ притязательна, что англо-русская и англо-французская распри поблекли передъ нѣмецкой опасностью: враги почувствовали единство самыхъ важныхъ своихъ интересовъ и вступили въ противонѣмецкое соглашеніе, которое въ началѣ настоящей войны превратилось въ союзъ.

Ĩ.

Шестнадцатый въкъ былъ для людей европейскаго Запада въкомъ исканія новыхъ путей и новыхъ земель. Новый Свътъ опутывалъ чарами неизвъданности. Старый, но все еще таинственный Дальній Востокъ продолжалъ манить къ себъ и загадочностью, и богатствами. Англичане, вовсе не бывшіе тогда передовымъ въ хозяйственномъ отношеніи народомъ, поэже южанъ ступили на стезю странствій и конкисты, грубыхъ захватовъ и мирнаго торга, но быстро заняли въ международной борьбъ за колоніи и рынки очень почетное мъсто. Открытіе морского пути въ Московію стоитъ въ тъсной связи съ этою тягою къ Индіи и къ Китаю.

Въ половинъ шестнадцатаго въка, при Эдуардъ VI, образовалось въ Англіи то общество, изъ котораго вышла Московская или Русская компанія. Оно взяло себь имя у старой и самой знаменитой изъ англійскихъ купеческихъ компаній, но прибавило къ нему указаніе на свои новыя цъли; оно называлось "купцами-авантюристами для открытія невъдомыхъ земель, острововъ и державъ". Въ 1553 г. оно снарядило свою первую экспедицію искать съверо-восточный морской путь въ страну Катай, какъ тогда звали Китай. Инструкцію эскадрь составиль знаменитый путешественникъ и мореходъ Себастіанъ Каботъ; онъ же былъ и первымъ губернаторомъ компаніи. Для океанскаго плаванія эскадра была до смішного мала съ нашей точки эрвнія: на трехъ корабляхъ было 116 человькъ экипажа, самый большой корабль быль въ 160 тоннъ. У теперешней русско-норвежской границы крошечная эскадра попала въ бурю, изъ которой благополучно выбрался только самый большой корабль, 24 августа приплывшій къ устью С. Двины. Корабль зимовалъ въ Бъломъ моръ, а капитана Чанселора (Chancellor) съ гостями "аглинскія земли" повезли по санному пути въ Москву. Чанселоръ, при отъвздв изъ Англіи не имъвшій ни мальйшаго желанія завзжать въ Москву и, можеть быть, плохо представлявшій себь ея географическое положеніе, храбро выдаль себя за Эдуардова посла къ московскому царю и быль очень ласково принять Грознымь, искавшимь путей на Западь. Когда Чанселоръ въ 1554 г. привезъ въ Англію въсти о Москвъ, то пославшіе его купцыавантюристы выхлопотали себъ у Филиппа и Маріи грамоту, утверждавшую ихъ уставъ, и стади вести правильную торговлю съ Россіей. Уже въ 1555 г. Чанселоръ снова вдетъ моремъ въ Московское государство, а на обратномъ пути въ Англію его сопровождаеть въ 1556 г. Осипъ Григорьевичъ Непея, первый русскій посолъ при англійскомъ дворѣ, которому, по англійскимъ отзывамъ, было не по себь въ диковинной обстановкь. Эти первыя англорусскія дипломатическія сношенія были вообще не очень удачливы: Чанселоръ и Непея у англійских береговъ потерпъли крушеніе, Непея выплыль, но Чанселоръ потонулъ.



лей около двухцесятыхъ годахъ цсячъ фунтовърегя, контрабанв, заводятъ касковскіе канаты предоставляетъ безпошлиннаго



та. знонимнаго портрета.

преступно помооляки одольвали о съ политикой". овиты получили у Грознаго, полье высокой подоступъ къ Балжену на случай казалъ царю, что стинъ (Hastings), лялъ объ англійжется, ни одной иожно объяснить

<sup>1)</sup> Изъ московскаго сватовства ничего не вышло. Елизавета, конечно, не отпустила Мэри, отговариваясь тѣмъ, что племянница "не красна и лежала воспицею, лицо еѣ красно и ямовато".

Посл'в наполеоновскихъ войнъ Россія въ глазахъ большие наибол'ве опаснымъ врагом шены въ опредъленно, врег русскаго сближенія, приході Война выявила военно-поли тельное движеніе русскихъ путями, совершенно отличны скаго и не только англо-рус шающій ростъ нѣмецкой вог лавшійся яснымъ даже для у которой шли правительсте тязательна, что англо-русска сностью: враги почувствовалі тивонѣмецкое соглашеніе, кот

Шестнадцатый выкь бы и новыхъ земель. Новый С таинственный Дальній Восток Англичане, вовсе не бывшіе южанъ ступили на стезю стра быстро заняли въ международ тіе морского пути въ Москові.

Въ половинъ шестнадцата изъ котораго вышла Московск мой знаменитой изъ англійски новыя цели; оно называлось , вовъ и державъ". Въ 1553 г. морской путь въ страну Катай. менитый путешественникъ и мс торомъ компаніи. Для океанск зрвнія: на трехъ корабляхъ бі въ 160 тоннъ. У теперешней ру изъ которой благополучно выб къ устью С. Двины. Корабль съ гостями "аглинскія земли" і изъ Англіи не имъвшій ни малі представлявшій себь ея географи московскому царю и быль оч Когда Чанселоръ въ 1554 г. при авантюристы выхлопотали себъ и стали вести правильную торго ремъ въ Московское государст 1556 г. Осипъ Григорьевичъ Не по англійскимъ отзывамъ, былс

русскія дипломатическія сношені. Зали воооще не очень удачливы: Чанселоръ и Непея у англійскихъ береговъ потерпъли крушеніе, Непея выплылъ, но Чанселоръ потонулъ.

Въ грамотъ 1555 г. названы члены-учредители Московской компаніи. Большинство ихъ, конечно—купцы, но среди нихъ есть и пэры, и сановники, и юристы. Учредителей около двухсотъ, а въ шестидесятыхъ годахъ число ихъ дошло до четырехсотъ. Въ восьмидесятыхъ годахъ компанія вкладываетъ въ русскія экспедиціи и предпріятія до восьмидесяти тысячъ фунтовъ. А торгуютъ съ Россіей не только компанейцы, но и ненавистные имъ interlopers, контрабандисты. Англичане не только торгуютъ: они ищутъ жельзную руду на Вычегдъ, заводятъ канатные дворы въ Холмогорахъ и Вологдъ,—конечно, для англійскаго флота; московскіе канаты быстро вошли въ большую славу въ англійскомъ адмиралтействъ. Грозный предоставляетъ компаніи очень широкія привилегіи, особенно по грамотъ 1569 г., право безпошлиннаго

торга по всему государству, монополію съвернаго пути. Торговля съ Москвою выгодна, но еще выгоднъе торговля среднеазіатская. Волгою и Каспіемъ Дженкинсонъ 1558 г. добрался до Бухары, 1562 г. до Персіи. Но эти выгодныя поъздки опасны: 1568 г. англійская барка на Волгь отбивалась отъ ногаевъ успъшно, а на обратномъ пути изъ Персіи была ограблена казаками; въ 1573 англичане жестоко бились съ казаками въ низовъяхъ Волги.

Московское правительство мечтало и о политических выгодах при этомъ первомъ сближеніи съ Англіей, но перепутывало здоровыя стремленія съ ребячливыми, а у Грознаго и больными бреднями. Англичане могли доставить мастеровъ разныхъ профессій, военнослужилыхъ людей, боевое снаряженіе и тъмъ поднять московскую военную мощь. Очень рано учли эту возможность встревоженные поляки. Въ 1558 г. служащій Московской компаніи Олькокъ поъхалъ въ Англію сухимъ путемъ. Его задержали въ Польшъ и обвиняли въ томъ, что онъ привозилъ московитамъ оружіе; Олькокъ зая-

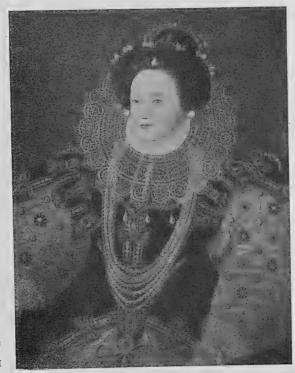

Королева Елизавета. Со стариннаго анонимнаго портрета.

вляль въ свое оправданіе, что вто было никуда негодное оружіе. Въ конців шестидесятыхъ годовъ Сигизмундъ II Августъ нісколько разъ разъясняль Елизаветь, какъ преступно помогать наслідственному врагу всіхть свободныхъ народовъ, котораго доселів поляки одолівали лишь потому, что онть быль "невіжественень въ искусствахъ и не знакомъ съ политикой". Въ 1561 въ Антверпень потерю Ливоніи німіцами объясняли тімь, что московиты получили очень много военныхъ снарядовъ изъ Англіи. Но при сближеніи съ Англіей у Грознаго, помимо весьма трезвыхъ военныхъ расчетовъ, были соображенія изъ области боліте высокой политики. Грозный мечталь обрісти въ Англіи вірнаго союзника для борьбы за доступь къ Балтійскому морю, надежный пріють на случай политическаго изгнанія и даже жену на случай политическаго благополучія. Присланный Елизаветою докторъ Романъ разсказаль царю, что есть въ аглинской землів дівка, тинтунскаго удільнаго князя дочь, Мария Астинъ (Hastings), Елизаветина родственница, и женолюбивый царь, повидимому, серьезно помышляль объ англійскомъ бракъ 1). Въ шестнадцатомъ візків между Россіей и Англіей не было, кажется, ни одной точки политическаго соприкосновенія, и только политическимъ простодушіемъ можно объяснить старомосковскіе планы англо-русскаго союза.

<sup>1)</sup> Изъ московскаго сватовства ничего не вышло. Елизавета, конечно, не отпустила Мэри, отговариваясь тымъ, что племянница "не красна и лежала воспицею, лицо ев красно и ямовато".

Мысль объ англо-русскомъ союзь, о "вычномъ докончаньь" продолжаеть занимать московскихъ политикановъ и посль Грознаго, даже посль Смуты Въ 1623 г. Яковъ І даже согласился заключить союзъ съ Михаиломъ Өедоровичемъ и послалъ въ Москву гонца Кокса съ соотвытствующимъ документомъ. Но гонецъ "своровалъ", утаилъ союзную грамоту и предложилъ въ Москвь отправить новое посольство въ Англію для окончательныхъ переговоровъ. Тымъ и кончились эти безпочвенныя попытки. И другой англійскій дипломатическій агентъ XVII выка, Дигзъ, проявилъ очень большую самостоятельность. Въ первые годы царствованія Михаилъ Өедоровичъ усиленно хлопочетъ о внышнемъ займь, хотя бы и небольшомъ, "по самой нуждь на пятьдесятъ тысячъ". Яковъ, конечно, не могъ помочь; онъ самъ былъ не прочь занять гдь угодно, хотя бы и въ Москвь. Но Московская компанія, привилегіи которой были сильно урьзаны посль Грознаго, сдълала усилія и въ 1618 г. собрала немалую по тогдашнему времени сумму въ сто тысячъ рублей, чтобы дать ее взаймы московскому правительству, если посльднее согласится расширить компанейскія привилегіи. Деньги повезъ Дигзъ; но въ Холмогорахъ онъ почему-то повернулъ назадъ и вмъсть съ деньгами возвратился въ Англію.

И все-таки при Михаилъ Өедоровичь англійскіе гости и дипломаты пользуются въ Москвъ извъстнымъ вліяніемъ, между прочимъ потому, что изъ торговыхъ интересовъ въ годы Смуты они относились враждебно къ шведской и польской кандидатуръ на московскій престоль 1). И среди англо-русскихъ дъятелей были англичане, прекрасно освоившіеся съ московской обстановкой. Самымъ виднымъ изъ нихъ былъ Джонъ Меррикъ. Его отецъ былъ агентомъ Московской компаніи и жиль на Варваркь въ англійскомь подворьь. Въ 1617 г. Джонь говориль про себя въ Москвъ: "У себя я въ англійской земль родился, а на Руси взросъ. Столько хльба не ъдаль на своей земль, сколько въ Московскомъ государствъ. И мнъ какъ царскому величеству не служить"! И онъ дъйствительно оказываетъ услуги Москвъ. Въ 1615 г. Михаилъ Өедоровичь просить Якова I быть посредникомъ между Россіей и Швеціей. Въ 1616 и 1617 гг. Джонъ Меррикъ и выступаетъ съ большою важностью въ качествъ англійскаго посредника во время переговоровъ, предшествовавшихъ заключенію Столбовскаго мира. Въ Москвъ были очень довольны Меррикомъ и почему-то величали худороднаго англичанина княземъ Иваномъ Ульянычемъ. Княземъ звали въ Москвъ и другого англичанина, Астона, поступившаго на московскую службу, человъка болъе породистаго, чъмъ Меррикъ, но отнюдь не титулованнаго. Въ отличіе отъ XIX и XX въка англичане и шотландцы не были ръдкостью на московской военной службъ. Шотландцы служили уже царю Борису. Съ первыхъ же лътъ царствованія Михаила Өедоровича въ приходо-расходныхъ книгахъ Разряда появляются записи объ уплать жалованья наемникамъ, прівхавшимъ-нервдко съ женами-изъ Англіи, Ирландіи и Шотландіи, эрлянскимъ и шкотцкимъ нъмцамъ, имена которыхъ безбожно коверкаются московскими подьячими. Въ получении денегъ иноземцы расписываются по-английски, но въ подписяхъ скоро проскальзывають признаки обрусьнія, напримьрь слово tovarises (товарищи), которое на первыхъ порахъ ставитъ архивнаго посътителя втупикъ. Правительству разоренной страны не подъ силу содержать большіе отряды дорогихъ выходцевъ, и долгое время на службъ у Михаила Өедоровича всего роты двъ британскихъ авантюристовъ. Но въ 1630 г. въ Москву прівхало сразу много англійскихъ и шотландскихъ офицеровъ. Среди нихъ быстро выдвинулся полковникъ Лесли, которому въ 1631 г. московское правительство поручило нанять за границею, между прочимъ, и въ Англіи, большой отрядъ служилыхъ людей.

Но англійская революція нанесла рѣшительный уронъ привилегированному положенію англичанъ въ Россіи, ибо легитимизмъ Алексѣя Михайловича не уступалъ въ своей искренности русскому легитимизму временъ Священнаго Союза. Когда ѣздившій въ 1646 г. посломъ въ Англію Дохтуровъ привезъ оттуда извѣстіе, что англичане воюютъ со своимъ королемъ и

<sup>1)</sup> Въ Москвв не знали, что при дворъ Якова I зимою 1612/3 г. шли фантастические разговоры о томъ, какъ хорошо было бы подчинить Московію англійскому суверенитету или протекторату.

взяли его въ плѣнъ, у англійскихъ купцовъ отняли право безпошлинной торговли. Въ 1649 г. всѣхъ англійскихъ купцовъ выгнали изъ Россіи за то, что они государя своего, Карлуса короля, убили до смерти; и впредъ торговать имъ разрѣшили только у Архангельскаго города. Въ 1654 г. пріѣзжалъ въ Москву посолъ отъ Кромвеля хлопотать о возвращеніи англичанамъ торговыхъ привилегій, но былъ принятъ нелюбезно. Наоборотъ, посолъ Карла ІІ встрѣченъ въ 1650 г. привѣтливо и даже получилъ ссуду соболями и деньгами. Въ 1662 г. изъ Москвы снарядили въ Англію посольство поздравить Карла съ восшествіемъ на прародительскій престоль и заодно попросить ссуду въ 10.000 ефимковъ. Но и послѣ реставраціи англичанамъ не возвращаютъ прежнихъ торговыхъ привилегій. Англійская торговля не скоро оправилась отъ



Заль заспданія Палаты Обикнь.

удара. Кильбургеръ подробно описываетъ русскую внѣшнюю торговлю семидесятыхъ годовъ семнадцатаго вѣка; онъ ничего не говорить объ англичанахъ, ихъ мѣсто занято голландцами и нѣмцами. У голландцевъ была тогда въ Архангельскѣ публичная реформатскал церковъ, а англійское подворье превратили въ тюрьму. Но въ восемнадцатомъ вѣкѣ англо-русскія торговыя сношенія снова достигаютъ большой оживленности.

H.

Со времени Петра англо-русскія отношенія дізлаются гораздо болье тысными и, къ сожальнію, гораздо менье дружественными.

Торговый интересъ англичанъ къ Россіи осложняется политическимъ. Россія становится сильною балтійскою державою, за политикою которой начинаютъ слъдить другія балтійскія и не-балтійскія государства. Въ самомъ началь въка у Россіи появляются постоянные дипломатическіе представители въ Лондонь, у Англіи — сначала въ Москвь, потомъ въ Петроградь.

Захудавшая при Стюартахъ, англійская внѣшняя политика становится очень притязательною и честолюбивою послѣ славной революціи 1688 г. Въ самомъ началѣ восемнадцатаго вѣка Вильгельмъ III заявляетъ парламенту, что Англія обязана поддерживать европейское равновѣсіе (to hold the balance of Europe). Съ тѣхъ поръ ссылка на европейское равновѣсіе не сходитъ съ устъ англійскихъ дипломатовъ до нашихъ дней. Даже въ ежегодно утверждаемый билль объ арміи (the Mutiny bill) вошли слова о томъ, что армія нужна для поддержанія европейскаго равновѣсія. Уже въ 1713 г. англійскій дипломатъ Страффордъ говоритъ русскому послу Куракину о намѣреніи Англіи поддерживать равновѣсіе въ Балтійскомъ морѣ, будто бы нарушенное съ захватомъ Лифляндіи Россіей; у англійскихъ купцовъ возникаетъ опасеніе, какъ бы русскіе не вздумали возить свои товары на собственныхъ корабляхъ. Съ появленіемъ новой, Ганноверской династіи на англійскомъ престолѣ непріязнь и недовѣріе къ Петру усиливаются.



Георгъ I, въ качествъ ганноверскаго курфюрста, очень недоволенъ вмъшательствомъ Петра въ жизнь съверно-нъмецкихъ государствъ и, въ качествъ англійскаго короля, очень встревоженъ слухами о мнимыхъ переговорахъ Петра съ сыномъ Якова II, со Старымъ Претендентомъ. Не могли нравиться ему и попытки нъкоторыхъ англиканскихъ клириковъ сблизиться съ русскою православною церковью, потому что эти клирики были врагами Ганноверской династіи, неприсяжниками (поп-jurors), сторонниками Стюартовъ.

У Петра не было непріязни къ Англіи. Наобороть, въ молодости его тянуло къ Англіи, къ ея верфямъ и кораблямъ. Въ свое первое заграничное путешествіе начатую въ Голландіи морскую выучку онъ доканчивалъ въ Англіи, въ Детфордъ. Въ 1714 — 1716 гг. Петръ неоднократно предлагалъ Англіи заключить союзъ съ Россіей, но не встрътилъ никакого сочувствія. Въ 1719 г. англо-русскія отношенія настолько

обострились, что англійская эскадра появилась въ Балтійскомъ морѣ. Въ 1720 г. Петръ прерваль дипломатическія сношенія съ Англіей, и они возобновились только при Аннѣ Ивановнѣ въ 1731 г.; въ то же царствованіе, въ 1734 г., былъ заключенъ англо-русскій торговый договоръ. Но и при Петрѣ торговый обмѣнъ между Россіей и Англіей достигаетъ значительныхъ размѣровъ, а въ кругу птенцовъ гнѣзда Петрова встрѣчаются англо-шотландскія имена. Среди сподвижниковъ Петра видное мѣсто принадлежитъ двумъ Брюсамъ, особенно знаменитому чернокнижнику Якову Вилимовичу, командовавшему артиллеріей подъ Полтавой и вмѣстѣ съ Ягужинскимъ заключавшему Нюстадскій миръ.

Съ ослабленіемъ Россіи при преемникахъ Петра Англія перестаетъ бояться русскихъ въ съверныхъ водахъ. А на югь Англія не боится Россіи и при Петрь. Русскіе медленно продвигались къ Черному морю, и мысль о томъ, что они могутъ грозить англійскимъ владьніямъ въ Индіи, никому не приходила въ голову. Да и англійское господство въ Индіи только въ шестидесятыхъ годахъ стало прочнымъ. Даже въ сороковыхъ годахъ французское вліяніе въ Индіи было едва ли не сильнье англійскаго. Въ первой половинь восемнадцатаго въка, даже въ началь царствованія Екатерины ІІ Франція является грозной соперницей англичанъ въ Индіи и на Ближнемъ Востокъ, въ Константинополь. Въ 1762 г. Питтъ старшій призналь

основнымъ мотивомъ англійской политики—страхъ передъ превращеніемъ Франціи въ морскую торговую и колоніальную державу. Англичане съ большимъ неудовольствіемъ смотрять на франко-турецкую дружбу <sup>1</sup>) и готовы дъйствовать заодно съ русскими въ своихъ сношеніяхъ съ Высокой Портой. Въ началъ семидесятыхъ годовъ французскій публицистъ Фавье жаловался, что англійскій посоль въ Константинополь является одновременно дипломатическимъ представителемъ Россіи. И въ русской внышней политикъ одно время сказывались англійскія симпатіи. Елизаветинскій канцлеръ А. П. Бестужевъ-Рюминъ, врагъ пруссаковъ, быль сторонникомъ сближенія съ Англіей, въ 1755 г. заключилъ съ ней союзный договоръ въ чаяніи атаковать общими силами короля прусскаго и потерпълъ жестокое дипломатическое пораженіе,



Заль засъданій Палиты Лордовь.

когда черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ этого Англія вступила въ тѣсный союзъ съ Пруссіей и въ Семилѣтною войну оказалась врагомъ Россіи. Къ несчастію для Россіи, антипрусское направленіе Семилѣтней войны оказалось мимолетнымъ эпизодомъ русской внѣшней политики и смѣнилось полуторавѣковою и роковою прусскою дружбою. И по мысли руководителя екатерининской дипломатіи, Н. И. Панина, поклонника Сѣверной системы, сближеніе съ Пруссіей должно было привести къ сближенію съ Англіей для совмѣстнаго противодѣйствія замысламъ трехъ южныхъ и католическихъ державъ—Франціи, Австріи, Испаніи. Англія уклоняется отъ союза, но даже въ первую Турецкую войну проявляетъ по отношенію къ Россіи извѣстное доброжелательство. Въ 1770 г. англійскіе моряки, правда, смѣются надъ неповоротливой, устарѣлой эскадрой Алексѣя Орлова, остановившейся въ англійскихъ портахъ по пути въ Средиземное море; но англій-

<sup>1)</sup> Въ первую Турецкую войну, въ 1770 г., Вольтеръ признался Екатеринъ II, что французы заражены туркофильствомъ, un peu moustapha.

ское правительство не препятствуеть русскимъ морякамъ закупать въ Англіи все нужное для флотскаго снаряженія.

Однако большіе военные успѣхи русскихъ въ первую турецкую войну, закрѣпленные Кучукъ-Кайнарджійскимъ договоромъ 1774 года, возбудили въ англичанахъ недовольство, тревогу и явились водораздѣломъ въ исторіи англо-русскихъ отношеній, началомъ долгаго и прочнаго англо-русскаго антагонизма. Съ тѣхъ поръ, какъ Англія прочно утвердилась въ



Питтъ

Индіи, она стала дорожить целостью Турціи, прикрывавшей Индію отъ нападеній съ европейской стороны. Питтъ младшій заявиль прямо, что целость Турецкой имперіи есть для Англіи вопросъ жизни и смерти. Къ французской опаснести присоединилась русская. И нужно признаться, что русская дипломатія семидесятыхъ и восьмидесятыхъ годовъ даетъ много поводовъ для англійскихъ опасеній. При сближеніи Екатерины съ Іосифомъ ІІ раздълъ Турецкой имперіи былъ скръпою союза. Фантастическій Греческій, или Восточный, проекть не остался въ ствнахъ петербургскихъ будуаровъ и кабинетовъ. Въ 1782 г. русское правительство дълаетъ вънскому опредъленное предложение о раздълъ Турции и о возстановленіи Восточной имперіи для великаго князя Константина Павловича, а въ Вънъ въ принципъ соглашаются на русскія условія, при чемъ, конечно, выговаривають себѣ соотвѣтствующее территоріальное вознагражденіе. Слухи о восточ-

ныхъ мечтаніяхъ русскихъ присяжныхъ и неприсяжныхъ дипломатовъ доходятъ до англійскаго посла въ Петербургъ еще въ 1779 г. и возбуждаютъ въ Лондонъ ръзкое озлобление. А къ страхамъ за Турцію скоро присоединяются страхи еще болье острые и прямые страхи за Индію. Одинъ англійскій памфлеть 1791 года різжо указываеть на вігроломство Россіи и безусловную непримиримость англо-русскихъ интересовъ: Россія стремится завладьть Чернымъ моремъ и Константинополемъ, а вскоръ протянетъ руки къ Египту и Индіи. Въ 1791 г. и петербургскій и вънскій послы извъщають англійское правительство о проекть русскаго похода на Индію, представленномъ Екатеринъ II. Правда, этотъ проектъ былъ сочиненъ досужимъ французскимъ эмигрантомъ и носиль явно сумасбродный характерь. Но англійскіе руссофобы конца восемнадцатаго выка могли ссылаться и на подлинныя дипломатическія выступленія русскаго правительства, явно враждебныя англійскимъ интересамъ, и прежде всего на знаменитую екатерининскую декларацію о вооруженномъ нейтралитеть (3 марта 1780 г.). Господствовавшій на морѣ англійскій флотъ во время американской войны обыскивалъ корабли нейтральныхъ державъ и забиралъ себь всь грузы, которые считаль собственностью непріятеля. Слабая на морь Франція еще въ 1778 г. заявила, что захвату на нейтральныхъ корабляхъ можетъ подлежать не всякій, а только военно-контрабандный грузъ непріятеля. Екатерина усвоила себѣ французскую точку зрѣнія, присоединила къ ней невыгодное для англичанъ толкованіе понятія о действительной блокадь и заявила, что будетъ охранять свой нейтралитетъ силою оружія. Слабые флотомъ враги Англіи — Франція, Испанія, Американскіе штаты — радостно присоединились къ русской деклараціи; но присоединились къ ней и нейтральныя государства — Швеція, Данія, Пруссія, Австрія. Англія отказалась присоединиться къ деклараціи, но, очутившись въ опасномъ одиночествъ, была вынуждена сильно сократить свои захваты на моръ.

Вражда къ Россіи находить себ'в немедленное выраженіе въ англійской политик'в. Англія т'всно сближается съ Пруссіей въ 1788 г., чтобы совм'встно д'виствовать противъ Россіи, и возбуждаетъ противъ Россіи Швецію и Турцію. Съ своей стороны, пруссаки возстанавли-

вали противъ Россіи турокъ и поляковъ. Съ тыми и другими пруссаки заключили въ 1790 г. союзный договоръ. Въ обоихъ договорахъ было много прусскаго обмана, но особенно много было его въ договоръ съ поляками; по справедливому замъчанію Сореля, договоръ является исключительнымъ по своему въроломству даже въ восемнадцатомъ въкъ: изъ польско-прусскаго союза, направленнаго противъ Россіи, вышелъ раздълъ Польши между Россіей и Пруссіей. Англія и Пруссія достигли многаго: Россіи пришлось одновременно воевать и съ Турціей и Швеціей, а сверхъ того, готовиться къ войнъ съ Англіей. Англійскій флотъ въ 1791 г. приводится въ боевой порядокъ, Питтъ проситъ у парламента субсидій и шлетъ въ Петербургъ ультиматумъ по поводу турецкихъ дълъ.

Но многіе виги еще хранили въру въ солидарность англійскихъ и русскихъ интересовъ, и Питтъ наткнулся въ парламентъ на серьезную оппозицію. Фоксъ заявляетъ, что война съ Россіей будетъ гибельна для англійской торговли и что появленіе русскаго флота въ Средиземномъ морѣ будетъ выгодно англичанамъ, ибо Россія явится противовѣсомъ Испаніи и Франціи. Беркъ, предвосхищая знаменитую агитацію Гладстона въ защиту болгаръ и Россіи, зоветъ религіознымъ преступленіемъ (anti-crusade) поддержку турецкихъ варваровъ противъ христіанской державы. Питтъ отказывается отъ войны съ Россіей не только подъ вліяніемъ вигской оппозиціи, но и подъ давленіемъ явнаго недовольства дѣловыхъ круговъ въ Сити. Екатерина восторгается краснорѣчіемъ Фокса и проситъ русскаго посла въ Лондонѣ достать бюстъ Фокса, чтобы поставить его во дворцѣ между бюстами Демосоена и Цицерона. А въ очень непродолжительномъ времени Екатерина даже начинаетъ искать политическаго союза съ Англіей. Недавнихъ враговъ сближаетъ общая ненависть, ненависть къ французской революціи. Въ 1793 г. подписано англо-русское соглашеніе о совмѣстныхъ дѣйствіяхъ противъ

Франціи; въ 1795 г. соглашеніе замѣнено болѣе тѣснымъ оборонительнымъ союзомъ, къ которому присоединилась и Австрія. Въ жертву своей ненависти Екатерина приноситъ даже свою гордую побѣду надъ Англіей, лишь бы только задавить революціонную гидру. Къ великой радости англичанъ, русское правительство заявляетъ, что по отношенію къ Франціи оно отказывается отъ вооруженнаго нейтралитета: французскіе грузы можно захватывать на морѣ вездѣ и при всякихъ условіяхъ.

У Императора Павла было немного теплыхъ чувствъ къ матерней памяти, немного желанія продолжать Екатерининскую политику. Но онъ сходился съ матерью въ ненависти къ революціи. Впрочемь, и на отношеніяхъ къ Англіи и Франціи лежитъ печать общей душевной неустойчивости и причудливости Павла: напримъръ, его политика въ немалой мъръ опредълялась судьбами крошечной Мальты и госпитальеровъ, которыхъ онъ былъ по-



Фоксъ. Съ портрета Гиккеля.

слъднимъ великимъ мастеромъ <sup>1</sup>).—Въ 1798 г. онъ возобновляетъ союзъ съ Англіей и Австріей противъ Франціи. —Въ 1799 г. онъ возмущенъ австрійскимъ и англійскимъ обращеніемъ съ

<sup>1)</sup> Госпитальерскую Мальту сначала захватили французы, потомъ англичане. Боровшіеся съ революціей англичане однако не вернули Мальты ея легитимному собственнику, ордену, а преспокойно оставили островъ за собою. Разрывъ Павла съ англичанами въ значительной мъръ объясняется его негодованіемъ на ограбленію ордена.

русскими экспедиціонными арміями, выходить изъ противо - французской коалиціи и помышляеть о сближеніи съ Бонапартомъ. Въ 1800 г. онъ вступаеть въ ръзкій разрывъ съ Англіей. Англо-русская дипломатическая переписка 1800 года поражаеть полнымъ забвеніемъ дипломатической корректности. Павелъ приказываетъ русскому послу въ Лондонъ, чопорному англоману Воронцову, настаивать на отозваніи англійскаго посла въ Петербургъ, Витверса: онъ, Павелъ, не желаетъ, чтобы при его Дворъ послами были лгуны. А Витверсъ жалуется въ офиціальной депешъ, что Павелъ буквально не въ своемъ умъ. Павелъ возвращается къ политикъ вооруженнаго нейтралитета и успъваетъ объединить Россію, Пруссію, Швецію и Данію въ протестъ



противъ англійскихъ захватовъ на морѣ. — Въ 1801 г. Павелъ энергично готовится къ войнѣ съ Англіей, морской и сухопутной, и предлагаетъ Бонапарту наступательный союзъ. Онъ затъваетъ нельпый походъ на Индію, велитъ донскимъ казакамъ выступать къ Оренбургу, а оттуда черезъ Хиву и Бухару итти къ Инду. Англо-русская война была предотвращена только ночнымъ дъйствомъ Палена и Беннигсена съ товарищами.

И среди всѣхъ этихъ неприглядныхъ изворотовъ международной борьбы, — изворотовъ своекорыстныхъ, безжалостныхъ, коварныхъ даже въ наши дни, но въ наши дни обычно все-же находящихъ себѣ оправданіе или объясненіе въ несомнѣнномъ національномъ интересѣ или повелительномъ инстинктѣ національнаго самосохраненія, а въ восемнадцатомъ вѣкъ нерѣдко объяснявшихся только интересомъ сословнымъ или чисто династическимъ или просто личными особенностями вѣнценосной души, — среди всѣхъ этихъ дипломатическихъ и военныхъ трагедій и комедій крѣпнутъ первыя, робкія завязи англо-русскаго культурнаго сближенія, При Екатеринѣ II нарождается русская англоманія. Подобно первымъ торговымъ сношеніямъ,

первыя культурныя встрвчи носили съ русской стороны пассивный характеръ: русскіе испытывали на себв воздвиствіе болве высокой англійской культуры, но сами на англичанъ не вліяли. Открывается побвдное шествіе англійской литературы. Русскія дворянскія двицы начинають влюбляться въ обманы Ричардсона, и русскіе сатирическіе журналы усердно подражають своимъ англійскимъ первообразамъ. Даже англійская политическая мысль находить себв доступь въ Россію, и даже подъ Августвишимъ покровительствомъ: одинъ изъ политическихъ авторитетовъ Екатерины быль Блакстонъ, не говоря уже объ англизированномъ Монтескье. До Россіи доходитъ англійская филантропія: Джонъ Гауардъ мечтаетъ очеловьчить и русскія тюрьмы и кончаетъ свою святую жизнь въ предвлахъ Россіи. Нъкоторые,

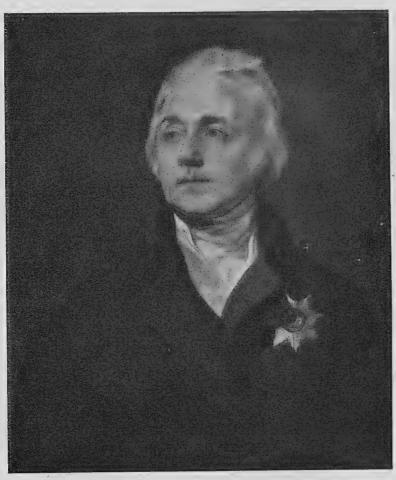

Графъ С. Р. Воронцовъ.
Съ портрета Ромнея

правда — немногіе, русскіе получають возможность непосредственно познакомиться съ англійскимь бытомь и легко становятся англоманами, даже англоманами разныхь типовъ и достоинствъ. Англоманами стали оба брата Воронцовы, бывшіе послами въ Англіи, Александръ и Семенъ Семенъ Романовичъ прожиль въ Англіи почти безвывздно 47 льтъ до самой смерти (1832 г.) и совершенно обангличанился: онъ причудливо соединиль старомосковское боярское чванство съ преклоненіемъ предъ аристократическими или даже олигархическими чертами тогдашней англійской жизни и можетъ объяснить намъ дворянскія настроенія и тяготвнія къ комфорту, создавшія у насъ "аглицкій клобъ". Семенъ Романовичъ, повидимому, подъ конець жизни даже перешель въ англиканство: по крайней мврв, его похоронили по англиканскому обряду въ лондонской церкви St. Mary Marylebone. Болве привлекательными англоманами выходили дворяне, прівзжавшіе въ Англію юнцами на выучку. Николай Семеновичъ Мордвиновъ явился въ Англію въ 1774 г. двадцати лѣть отроду

учиться морскому дълу и пробыль въ Англіи три года. Его тяготьніе къ Англіи тоже было очень велико, но оно носило болье глубокій и просвыщенный характерь, чьмъ у Воронцовыхъ: любовь къ очень аристократическому строю сплелась у него съ жаждою свободы и законности,



Адмираль Н. С. Мордвиновь. Съ портрета Доу.

съ преклоненіемъ передъ англійскою философскою и научною мыслью. Н. И. Тургеневъ много позже, въ своей книгъ Russie, такъ противополагалъ мордвиновское соціально-политическое міровозэрѣніе своимъ собственнымъ взглядамъ, умъренно оппозиціоннымъ взглядамъ десятыхъ и двадцатыхъ годовъ девятнадцатаго въка: "Онъ хотълъ политической свободы съ высшей, палатой, онъ возставалъ съ благородною и горячею самоотверженностью противъ всякаго произвола. Я же сочувствовалъ неограниченной власти, защищая необходимость ея для освобожденія страны отъ чудовищной эксплоатаціи человъка человъкомъ". Поражаетъ въ англоманіи Мордвинова широта литературныхъ симпатій. Въ 1806 г. онъ пишетъ брату Іереміи Бентама (Bentham), Самуилу Бентаму, одно время управлявшему потемкинскими иманіями въ Бълоруссіи: "Хочу поселиться въ Англіи и познакомиться съ вашимъ братомъ, однимъ изъ четырехъ геніевъ" (остальные три генія — Бэконъ, Ньютонъ, А. Смитъ). Но еще больше Мордви-

новъ удивляется англійскому патріотизму и богатству. Въ 1811 г. онъ рѣзко критикуетъ конфискацію англійскихъ торговыхъ судовъ въ угоду Наполеону и доказываетъ что континентальная система разоряетъ не Англію, а Россію: "Невозможно привести въ зависимость такого народа, который преисполненъ любовью къ отечеству, обладаетъ обширными капиталами, имѣетъ глубокое свѣдѣніе о разныхъ хозяйственныхъ и художественныхъ предметахъ и довелъ земледѣліе до совершенства".

Мордвиновъ не былъ одинокъ въ своей оцънкъ англійскихъ геніевъ. Въ дней Александровыхъ прекрасное начало Бентамъ и А. Смитъ становятся въ Россіи вліятельными, до нъкоторой степени модными писателями. Съ 1804 г. сочиненія Бентама переводятся на русскій языкъ — и въ переводъ участвуетъ Сперанскій; нъкоторыя сочиненія Бентама изданы въ русскомъ переводъ по Высочайшему повельнію. Другъ Бентама, Дюмонъ, даже завърялъ въ Англіи, будто сочиненій Бентама продано въ Петербург'в не меньше, чемъ въ Лондоне. Это, конечно, преуведичение, но въдь мы хорошо помнимъ, что "иная дама читаетъ Сея и Бентама", И наивный геній мечтаеть, что въ Россіи охотнье отзовутся на его реформаторскіе призывы, чвмъ въ Англіи. Бентамъ съ живымъ интересомъ следитъ за деятельностью близкихъ къ Александру I молодыхъ политиковъ въ первые годы царствованія. Здѣсь меньше нельпаго, чъмъ кажется съ перваго взгляда: въдь двое изъ тогдашнихъ тріумвировъ, Новосильцовъ и Кочубей, учились въ Англіи. Когда Александръ въ 1814 г. посътилъ Англію, то бесъдоваль съ Бентамомъ, и послъ этого Бентамъ шлетъ Императору длинныя и врядъ ли прочитанныя письма о кодексъ. — О популярности А. Смита можно судить уже по тому, что попавший въ кругъ серьезнаго дамскаго чтенія Сей быль вѣдь популяризаторомъ Смита; но и самъ. Смить быль переведень на русскій языкь въ первые годы девятнадцатаго въка. — Докатывается до Россіи и волна англійскаго религіознаго движенія и задъваетъ созвучныя струны въ сложной, томной и смутной душъ послънаполеоновскаго Александра. Учрежденное въ концъ 1812 года Русское Библейское Общество находится въ тѣсной связи съ Британскимъ (British and Foreign Bible Society), и среди директоровъ Русскаго Общества вмѣстѣ съ двумя русскими митрополитами числился англійскій священникъ Питтъ. Въ свою бытность въ Англіи Александръ милостиво разговаривалъ съ двумя видными квекерами, Алленомъ и Гриллеромъ, которые на слѣдующій годъ пріѣхали въ Россію. Даже англійскія педагогическія новшества, въ родѣ "ланкарточныхъ взаимныхъ обученій", доходили до сердца Россіи и пугали старухъ грибоѣдовской Москвы. — Но больше всего утвержденію англійскихъ вліяній способствуетъ яркая поэтическая звѣзда, звѣзда Байрона, на время полонившая даже столь несродную себѣ душу Пушкина.

Нить англійскаго культурнаго вліянія тянется теперь непрерывно. Но англо-русскія дипломатическія отношенія и при Александръ отмъчены ръзкими колебаніями. Немедленно по
восшествіи на престолъ Александръ возстанавливаетъ прерванныя Павломъ дружественныя
сношенія, а вскоръ, въ 1805 г. борьба съ Наполеономъ заставляетъ его возобновить и англорусскій союзъ. Но за двумя русскими, очень неудачными, кампаніями противъ Наполеона послъдовала въ 1807 г. феерія Тильзита, внезапное и волшебное превращеніе враговъ въ союзниковъ
и союзниковъ во враговъ. Наполеонъ предложилъ Александру подълить господство надъ континентальной Европой и общими силами сокрушить Англію посредствомъ континентальной системы,
запрета какихъ бы то ни было торговыхъ сношеній съ Англіей, запрета, распространявшагося
и на торговлю нейтральныхъ державъ съ Англіей; въ случаъ отказа Португаліи, Швеціи, Даніи Наполеонъ думалъ заставить ихъ силою присоединиться къ блокадъ. Александръ принялъ
предложеніе Наполеона. Но континентальная блокада, бывшая главною цълью и скръпою
франко-русскаго союза, оказалась одною изъ главныхъ причинъ его быстраго паденія. Конечно, были и другія причины. Наполеонъ воображалъ, будто онъ очаровалъ Александра, но
Александръ больше притворялся очарованнымъ. Едва успъль пройти медовый мъсяцъ дружбы,

какъ Александръ пишетъ любимой сестрѣ, Екатеринѣ Павловнѣ: "Бонапартъ думаетъ, что я дуракъ; но всѣхъ веселѣе смѣяться будетъ тотъ, кто будетъ смѣяться послѣднимъ". Уже въ 1808 г. злополучные Фридрихъ-Вильгельмъ и Луиза являются въ Петербургъ въ качествѣ желанныхъ гостей, а австрійскіе дипломаты ведутъ съ Александромъ тайные переговоры о возможномъ совмѣстномъ выступленіи противъ Франціи. Отношенія между дворами окончательно испортились послѣ захвата Наполеономъ Ольденбургскихъ владѣній и послѣ мало церемоннаго сватовства къ великой княжнѣ Аннѣ Павловнѣ. Но едва ли не сильнѣе дѣйствовали хозяйственныя послѣдствія блокады.

Блокада раскрыла съ непререкаемою ясностью морскую мощь Англіи и важное значеніе англійской торговли въ русской хозяйственной жизни. Въ 1802 г. изъ Петербургскаго порта было вывезено товаровъ приблизительно на 30 милліоновъ рублей, изъ которыхъ на долю англичанъ при-



Іеремія Бентамъ.

ходилось больше половины;  $17^{\rm I}/_2$  милліоновь, въ сравненіи съ которыми полумилліонный французскій вывозь быль ничтожень. Англійская доля ввоза была не такъ велика, но все же очень значительна. И непроданнаго англичанамъ товара нельзя было вывезти водою никому другому: англичане господствовали на морѣ и захватывали всѣ русскіе грузы. И

пока русскіе строго соблюдали блокаду, въ 1807 и частью въ 1808 гг., русскіе порты бездійствують, русскій вывозъ різко сокращаєтся и русскіе сельскіе хозяєва терпять большіє убытки. Франко-русскій союзь, съ самаго начала очень непопулярный, возбуждаєть очень різкія осужденія въ русскихъ дворянскихъ кругахъ, особенно въ Москвъ. Правда, вліяніе блокады скоро начинаєть смягчаться контрабандой. Наполеонъ жалуется на нее еще въ 1808 г., но всь жалобы остаются тщетными передъ давленіемъ хозяйственной необходимости. И, напримітрь, англійскіе комиссіонеры не только продолжають ввозить нужный русскимъ фабрикамъ хлопокъ, но сильно расширяють свой ввозъ, потому что контрабандный хлопокъ идеть теперь черезъ Россію на Западъ. А на французскія жалобы русское правительство имьло возможность отвічать, что оно только слідуеть французскому примітру: Наполеонъ дійствительно самъ быль вынуждень нарушать строгую блокаду и, напримітрь, многихъ своихъ солдать одіваль въ англійское сукно. И все-таки Наполеонъ придаваль блокадів такое большое значеніе, что въ 1811 г. грозиль русскому правительству войною при первой попытків примиренія съ Англіей. И недовольство англо-русской контрабандой во многомъ объясняєть ту легкость, съ которой Наполеонъ пошель на разрывь съ Россіей.

Отечественная война съ ея западноевропейскимъ завершениемъ приводитъ къ новому англорусскому союзу. Въ мартъ 1814 г. по Шомонскому договору Англія присоединяется къ Россіи, Пруссіи и Австріи: союзники обязуются бороться противъ всьхъ попытокъ захвата со стороны Франціи и устраивать частые конгрессы для охраны мира и порядка. Но отъ присоединенія къ Священному Союзу Англія уклонилась. Она вообще старается сохранить за собою свободу дъйствій, не посылаеть представителей на конгрессь въ Троппау и Лайбахъ, а на конгрессахъ въ Ахенъ и Веронъ участвуетъ главнымъ образомъ для того, чтобы мъшать чрезмърному вмъшательству трехъ абсолютныхъ монархій Восточной Европы въ жизнь второстепенныхъ государствъ. Даже Касльри, который, впрочемъ, не заслужилъ своей славы тупого реакціонера, противится вмішательству въ испанскія и южно-американскія революціонныя движенія. Уже тогда Англія не боится "блестящаго одиночества". Уже тогда Англія, особенно со времени Каннинга, наклонна видъть въ Россіи главную представительницу политической и культурной отсталости и свою главную международную соперницу. По ироніи судьбы полнота англо-русскаго успъха въ борьбъ съ Наполеономъ привела къ ръзкому расхожденію союзниковъ. Франція была сломлена, унижена, обезсилена. Англійскій страхъ передъ французами потускивль. Но именно вслъдствіе этого Россія стала теперь самымъ опаснымъ врагомъ Англіи: со второго мъста въ ряду враговъ она передвинулась на первое.

Не исчезаеть, конечно, и враждебность къ Франціи. Правда, послѣнаполеоновская Англія не разъ ищетъ сближенія съ Франціей: у сердечнаго соглашенія нашихъ дней есть прецеденты въ девятнадцатомъ вѣкѣ. Но основнымъ настроеніемъ по отношенію къ французамъ еще долго продолжаетъ быть недовѣріе и непріязнь. Временами англичанъ даже охватываетъ малопонятный намъ теперь страхъ передъ французскимъ вторженіемъ, немногимъ уступающій по своей силѣ теперешнимъ страхамъ передъ нѣмецкимъ дессантомъ. И все же главною англійскою тревогою становится тревога передъ русскими. Вплоть до Крымской кампаніи Россія была или вѣрнѣе казалась самою большою военною силою европейскаго міра. Англичане боятся за цѣлость Турціи, въ распаденіи которой видятъ начало конца своей колоніальной имперіи. Опасенія за колоніи осложняются и оправдываются опасеніями за цивилизацію европейскаго Запада. Военное торжество Россіи отождествляется многими англичанами съ побѣдою восточнаго варварства, при чемъ конечно страхъ за Индію былъ искреннѣе и сильнѣе страха за цивилизацію.

Какъ бы то ни было, царствованіе Николая I было временемъ наибольшаго расхожденія Россіи и Англіи, наиболье напряженнаго англо-русскаго антагонизма.





Съ портрета раб. худ. Сърова.

## его императорское величество государь императоръ николай александровичъ

въ формъ Великобританскаго Шотландскаго № 2 Драгунскаго полка (Royal Scots—Greys).

Весною 1835 г. въ Англіи появился памфлеть "Англія, Ирландія и Америка", авторъ котораго скромно укрылся за подписью "манчестерскій фабриканть". Заглавіе было неполное: памфлеть начинается разсужденіемь объ англо-русскихь отнощеніяхь. Едва успѣла исчезнуть шестивѣковая, нелѣпая и пагубная англо-французская ненависть, какъ народилась англо-русская вражда и англо-турецкая дружба. Авторъ вооружается противъ такого настроенія. Русскіе государственные порядки плохи, но много лучше турецкихь, а торговыя сношенія съ Россіей для Англіи много важнѣе англо-турецкой торговли.

Въ 1836 г. тотъ же "манчестерскій фабрикантъ" напечаталь новый памфлеть, спеціально

посвященный Россіи и англо-русскимъ отношеніямъ. Авторъ смѣло заявляетъ, что завоеваніе Турціи Россіей было бы выгодно для Англіи, ибо Россія по своимъ законамъ и учрежденіямъ безконечно выше Турціи съ ея военнымъ деспотизмомъ, грубой и фанатической религіей, презръніемъ къ торговль. Россія захватила много земли у сосъдей, но не англичанамъ, завоевавшимъ втрое больше чужихъ земель, упрекать ее въ нарушеніи восьмой заповъди. Фабрикантъ разъясняетъ своимъ соотечественникамъ, что ограбление Польши Россіей было главнымъ образомъ возвращеніемъ ряда русскихъ областей, которыя нъкогда были захвачены Польшей и въ которыхъ польская шляхта насадила самый плохой видъ администраціи съ жестокимъ угнетеніемъ закрѣпощенныхъ крестьянъ и съ религіозными преследованіями. Сверхъ того, не сладуеть такъ бояться Россіи, какъ ея боятся въ Англіи: Россія гораздо менье страшна, чьмь то кажется съ перваго взгляда. Въ ней нътъ того, что объединяетъ націю, нътъ единства въ



Кобденъ.

языкв, нравахъ, вврв. Она слабо заселена и бвдна, въ ней мало городовъ и очень мало большихъ городовъ. Необъятность пространства только усугубляетъ военную слабость русскихъ, которая была разоблачена и наполеоновской кампаніей и польскимъ возстаніемъ 1831 года.

Если бы русскіе понимали свою пользу, они должны были бы устремить всі свои усилія на устроеніе наличной территоріи, а не на завоеваніе новой. Россія далеко отстала отъ всіхъ другихъ христіанскихъ государствъ на пути свободы и цивилизаціи, но все-таки она движется по этому пути, на который Турція и не вступала.

Манчестерскій фабриканть быль Р. Кобдень, впослѣдствіи глава манчестерской школы и политико-экономическій воспитатель многихь покольній англійскаго образованнаго общества. Въ 1835 и 1836 гг. онь зналь Россію только по книгамь. Въ 1846 г. уже знаменитымь человѣкомь, только что одержавшимь величайшую побѣду своей жизни, добившимся отмѣны хлѣбныхъ законовъ, онъ познакомился съ нею ближе, во время своего путешествія побываль въ Петербургѣ, Москвѣ, Нижнемъ. Нельзя сказать, чтобы его мнѣніе о Россіи повысилось. Русскіе кажутся ему народомъ очень примитивнымъ, чрезвычайно далекимъ отъ англійской культурности. Москвичи и Москва очень живописны, но живописны на азіатскій манеръ. Москвичи суевѣрны. Русскій рабочій лѣнивъ и, несмотря на низкую заработную плату, обходится дороже англичанъ. Ссылаемые въ Сибирь поражають совершенно восточною покорностью судьбѣ. Въ Бого-

родскъ изъ прядильной подмосковной фабрики Кобденъ идетъ на подмосковныя поля и поражается варварскою первобытностью русскаго сельскаго хозяйства. "Я спрашиваль себя, вследствіе какой извращенности сужденія земледьльческій народь заимствуєть у Англіи ея новышія прядильныя машины и пренебрегаетъ англійскими уроками въ томъ промысль, на которомъ покоится благосостояніе русской имперіи". Въ Петербург онъ слышить разсказы о безудержномъ казнокрадствъ. Но одновременно знакомится съ русскимъ экономистомъ-фритредеромъ, Бутовскимъ, и ведетъ съ русскими сановниками разговоры о благахъ свободной торговли. А главное, онъ убъждается на мъсть въ важности англо-русскихъ хозяйственныхъ отношеній. Въ Петербургъ соотечественники устроили въ его честь объдъ, и собралось большое англійское общество, человько двысти, все дыловыхо людей, негоціантово и фабрикантово. И вдруго на петербургскихъ островахъ, въ глухую пору глухого Николаевскаго порядка, въ отвътъ на свою радикальную рвчь Кобденъ слышить критику слыва, которая живо напомнила ему выступленія чартистовъ. Это говорилъ директоръ какой-то прядильной мануфактуры. Правда, такого многолюднаго общественнаго объда еще никогда не бывало въ Петербургъ; правда, чартистская рвчь не встрвтила сочувствія; правда, она была сказана по-англійски. И все-таки нельзя не присоединиться къ удивленію Кобдена: "я быль поражень свободою річи, столь отличною отъ той робости, съ которой я неръдко встръчался въ Италіи и Австріи".

Кобдень и его почти столь же знаменитый другь Брайть продолжають въ средв англійскихь радикаловь ту традицію руссофильства, которую мы подмітили во дни Фокса и Шеридана. Но такое руссофильство было въ Англіи Николаевской поры еще менте популярнымь, что во дни Екатерины II. Въ этомъ признается самъ Кобденъ въ 1836 г. Спросите перваго встрічнаго о томъ, что онъ думаеть о Россіи, и въ девяти случаяхъ изъ десяти вы услышите негодующія жалобы на коварство русскихъ дипломатовъ, завоевательный характеръ русской политики, жестокость царя, варварство русскаго народа. Особенно ретивымъ руссофобомъ выступаль въ печати 30-хъ годовъ забытый теперь второстепенный англо-шотландскій дипломать, David Urquhart. Въ 1835 г. онъ напечаталь памфлеть "Англія, Франція, Россія, Турція", гдт печаловался о страданіяхъ поляковъ, пророчиль скорое поглощеніе Турціи Россіей и горячо увъщеваль англичань положить предвль захватамъ "сарматскаго мамонта".

Въ англійскомъ парламенть 30-хъ годовъ нерьдко говорять о Россій, но всь эти рьчи враждебны русскимъ и различаются только степенью враждебности. Непріязнь къ Россіи тесно связана со страхомъ предъ варварской страной. Участь Польши после возстанія 1831 г. возбуждаеть сочувствие у коммонеровь всехъ партій. 9 іюля 1833 г. въ палать общинь долго и страстно говорять о страданіяхь Польши. Очень видный англо-шотландскій юристь Fergusson предлагаетъ обратиться къ королю съ адресомъ о непризнаніи введенныхъ Органическимъ Статутомъ 1832 года порядковъ, въ виду того, что они противоръчатъ постановленіямъ Вънскаго Конгресса о польской конституціи. Fergusson оправдываеть возстаніе 1831 года, которое было вызвано невыносимой тираніей в. кн. Константина и вовсе не дало русскому императору права нарушать международныя соглашенія. Но русское правительство не соблюдаеть даже Органическаго Статута и подвергаетъ несчастныхъ поляковъ жестокимъ, безчеловъчнымъ гоненіямъ. А порабощение Польши есть ступень къ порабощению всей Европы. Ораторъ преисполненъ страха предъ мощью и хитростью варварской Россіи. За послъдніе полвъка русская внъшняя политика велась съ несравненнымъ постоянствомъ, искусствомъ, успъхомъ. Подозрительному шотландцу всюду мерещатся длинныя и безстрашныя русскія руки. Въ Босфорь Россія охраняеть султана и готовится въ удобный для себя моменть поглотить его владвнія, какъ она поглотила Польшу. Въ Германіи Россія оказываеть высокомърную поддержку австрійцамъ и пруссакамъ въ ихъ попыткахъ сокрушить нъмецкую свободу. Она поощряетъ голландскаго короля въ его противодъйствіи разръшенію бельгійскаго вопроса. Она вмъшивается даже въ испанскія и португальскія дѣла, помогаеть всѣмь реакціонерамь и борется со всѣми свободолюбивыми теченіями. А если захватнымъ стремленіямъ Россіи не поставить твердой преграды, то англичанамъ скоро придется воевать съ ней на равнинахъ Индостана.

Если такъ говорилъ человъкъ умъренный, вскоръ вошедшій въ составъ министерства, то можно представить себъ языкъ радикаловъ. Извъстный основатель и предсъдатель, Бермингамскаго политическаго союза" (Birmingham Political Union) Томасъ Атвудъ считаетъ главнымъ политическимъ орудіемъ русскихъ варваровъ кнутъ, обвиняетъ самого русскаго императора въ крайней жестокости и призываетъ къ немедленной войнъ съ Россіей. Знаменитый ирландецъ О'Коннель восклицаетъ, что нътъ чудовищнаго поступка, котораго не былъ бы способенъ совершить русскій императоръ; О'Коннель позволяетъ себъ даже еще болье ръзкіе отзывы. Члены правительства, разумъется, выбираютъ гораздо болье осторожныя, дипломатическія выраженія. Но есть два очень важныхъ утвержденія, въ которыхъ сходятся всь ораторы: Россія

сильна и коварна, Россія—естественный врагъ Англіи. И тъ немногочисленные коммонеры, которые, какъ sir Harry Verney, несогласны видъть въ Россіи страну варварскую и указывають на ея быстрые культурные успъхи, тъмъ сильные подчеркивають русскую опасность.

Въ 1833 г. на устахъ у руссофобовъ была Польша, въ 1836 г.—Турція. Послѣ того, какъ имп. Николай Павловичъ помогъ султану противъ египетскаго паши Мегмета-Али, въ Стамбулѣ усилилось русское вліяніе и было закрѣплено ункіаръ-искелесскимъ договоромъ 1833 года. Слѣдившимъ за восточными дѣлами англичанамъ стало казаться, что русскіе близки къ осуществленію своей завѣтной мечты, къ захвату Дарданеллъ. Въ февралѣ 1836 лордъ Дедли Стюартъ бъетъ тревогу въ Нижней Палатѣ. Если Россія утвердится на проливахъ, она постарается превратиться въ великую морскую державу, она протянетъ руку къ Персіи и войдетъ въ соприкосновеніе съ туземнымъ населеніемъ Индіи. Англійское владычество въ Индіи держится на "мнѣніи" (ап етріге об оріпіоп); если русскіе сумѣютъ поколебать англійскій престижъ, то англо-индійская держава растаетъ, и русскій по-



Лордъ Памерстонъ.

ходъ въ Индію, особенно послъ поглощенія Персіи, перестанетъ быть невозможностью; въ русскомъ генеральномъ штаб+ разработано н+ сколько плановъ ин+ индійской кампаніи. — Уже эти разсужденія о походь на Индію кажутся намъ странными. Но гораздо болье странными, почти дикими и болъзненными представляются теперь тогдашнія англійскія тревоги за Европу. Стюартъ пугаетъ палату тъмъ, что русскіе захватятъ Европейскую Турцію и Грецію, подымутъ смуту въ Италіи и захватять Италію. Даже таможенное объединеніе Германіи въ пугливо раскрытыхъ глазахъ оратора является плодомъ русской интриги: это Россія подговорила Пруссію устроить Zollverein, чтобы окончательно подчинить ее себѣ. И когда таможенный союзъ укръпится, то станеть сильнъе Пруссія, которая будеть вынуждена еще болье прежняго опираться на Россію. Эта страшная Россія одновременно можеть объединить всехь славянь и всьхъ православныхъ и продвинуться къ съверной Атлантикъ, такъ чтобы шведскіе и норвежскіе моряки оказались на русской службь. Россія явно стремится къ господству надо всемъ міромъ, и ея честолюбіе не уступаетъ наполеоновскому. Но въ то время, какъ Наполеонъ приносилъ побъжденнымъ внутреннія реформы и улучшенную администрацію, русское завоєваніе влечеть за собою безстыдную продажность, коварное шпіонство, конфискаціи, пытки, нравственное паденіе и рабство. — Атвудъ сильно поддерживаетъ враждебное русскимъ предложение и завъряетъ, что война съ Россіей будеть очень популярна въ Англіи, особенно среди моряковъ торговаго флота.

Въ 1836 г. пугливыя преувеличенія русской мощи уже наталкиваются на критику. Баурингъ думаєть, что безчисленныя русскія арміи существують лишь на бумагь, а на дъль Россія никогда не выставляла въ поле больше 300.000; сверхъ того, русское правительство скоро встрътится съ политической оппозиціей дворянъ. Какъ это хорошо показала континентальная блокада, русскіе находятся въ такой тъсной хозяйственной зависимости отъ Англіи, что не



Королева Викторія. Съ литографіи Демезона

могутъ долго воевать съ англичанами. А островное положеніе и военно-морская мощь Англіи делають ее совершенно неуязвимою для Россіи. - И представители правительства успокаиваютъ палату насчетъ русской опасности, разъясняють напримъръ, что Россія не принимала никакого участія въ организаціи нъмецкаго таможеннаго союза и нисколько не заинтересована въ его процватании. Статсъ-секретарь по иностраннымъ дъламъ, Памерстонъ, конечно возстаетъ противъ грубыхъ отзывовъ о русскомъ императоръ, подчеркиваетъ его личное великодушіе и старается переложить на русскихъ бюрократовъ отвътственность за чинимыя въ Польшъ насилія и преступленія. Памерстонъ конечно не можетъ не соблюдать международныхъ приличій. Но это не мъщаетъ его овчамъ дышать недоввріемъ и непріязнью къ Россіи. Въ 1833 г. Памерстонъ заявляетъ безъ оговорокъ, что польская конституція обезпечена вынскимь трактатомъ, что польское возстание не уничтожило международной санкціи, и что, если англійское правитель-

ство не вмізшалось болье энергичнымъ образомъ въ русско-польскія діла, то по соображеніямъ цілесообразности, а не правомірности.

Нельзя сказать, чтобы при Николав русско-англійскія оффиціальныя отношенія были все время враждебны. Насколько разъ правительства объихъ странъ оказываются въ одномъ дипломатическомъ станъ. Въ 1826—1828 гг. Англія, Россія и Франція совмѣстно требуютъ, чтобы султанъ предоставилъ грекамъ автономію. Бывшій представителемъ Англіи на коронаціи Николая I Веллингтонъ сумълъ въ 1826 г. заключить англо-русское соглашение по греческому вопросу, а Каннингъ еще въ томъ же году убъдилъ французское правительство присоединиться къ соглашенію. Впервые мы встрвчаемся съ предвареніемъ теперешней Triple Entente. Правда, тройственное соглашение 1826 года распространялось только на греческія дізла; и все же оно представляеть большой интересь, тымь болье, что оно вскорь привело къ совмыстному военному выступленію. Въ началь 1827 г. тройственное соглашеніе потребовало, чтобы Порта пріостановила военныя действія противъ Греціи. Порта отвътила отказомъ. Тогда въ іюль 1827 г. Англія, Россія и Франція подписали лондонскій трактать, по которому флоты всьхъ трехъ договорившихся странъ должны выступить противъ Турціи въ случав вторичнаго отказа Турціи заключить перемиріе. Вторичный турецкій отказъ отъ перемирія не заставиль себя ждать, и 20 октября 1827 г. турецко-египетскій флоть быль уничтожень въ Наваринской бухть франкорусско-англійскимъ флотомъ подъ командою англійскаго адмирала Кодрингтона. — Когда въ 1840 г. обнаружилось, что французское правительство, съ Тьеромъ во главъ, готово поддержать египетскаго повстанца Мегмета-Али, а великобританское правительство склонно защищать неприкосновенность султанскихъ владвий, Николай I ухватился за случай унизить полуреволюціонную іюльскую монархію во Франціи и поддержать принципъ легитимизма и поспышиль присоединиться къ англо-австрійскому соглашенію объ оказаніи помощи султану противъ МегметаАли, при чемъ ради этого даже отказался отъ выгодныхъ Россіи условій, установленныхъ ункіяръ-искелесскимъ договоромъ 1833 года (главное изъ этихъ условій—въ случав войны Порта оставляетъ проливы открытыми для русскаго военнаго флота, но закрываетъ ихъ для всвхъ другихъ военныхъ кораблей).

Но должно признаться, что у петербургскаго кабинета было больше тягот внія къ Англіи, чьмь у лондонскаго къ Россіи. Правда, Николай І тяготьеть не столько къ Англіи вообще, сколько къ двору и къ тори; онъ не любитъ виговъ, особенно Памерстона, и за руссофобію и за либерализмъ. А послѣ реформы 1832 г. тори рѣдко становятся у власти (Пиль 1841-6, Дарби февр.—дек. 1852 г.). Но въ эти короткіе промежутки Николай I и Нессельроде довольно настойчиво ищуть сближенія съ Англіей. Въ іюнь 1844 Николай Павловичь даже самъ прівзжаль въ Англію, повидимому съ цълью отвлечь Англію отъ Франціи, вель политическія бесъды съ Пилемъ, съ министромъ иностранныхъ дълъ Абердиномъ, съ мужемъ королевы Викторіи, принцемъ Альбертомъ, завърялъ, что не хочетъ ни пяди турецкой земли, но и другимъ не позволить никакихъ захватовъ. Николай Павловичъ былъ очень любезенъ, примънялся къ обстановкъ, даже надъвалъ фракъ, котя чувствовалъ себя очень неловко въ штатскомъ, и очень понравился придворному обществу, особенно дамамъ. Викторія записала въ свой дневникъ очень интересную характеристику императора, въ которой чувствуется вліяніе мужа. И, подчиняясь давленію своего господина, русскій канцлеръ Нессельроде въ своихъ докладахъ и нотахъ 1844 и 1845 годовъ выражаетъ удовольствіе добрыми отношеніями Россіи къ Англіи англо-французской размолвкой. Крымская война близка, Николай Павловичь знаеть, что многіе ненавидять его въ Европь, какъ главу европейской реакціи (объ этомъ откровенно пишеть государю Погодинъ въ запискъ 7 дек. 1853 и государь одобрительно помъчаетъ на поляхъ: Такт), и все-таки думаетъ въ 1852 г., что сумълъ установить самыя дружественныя отношенія съ торійскимъ кабинетомъ Дарби. Даже въ 1853 императоръ воображаетъ, будто сумвлъ сговориться съ англичанами о раздъль Турціи и ведеть на эту тему съ англійскимъ посломъ въ Петербургъ Гамильтономъ Симуромъ неосторожныя бесъды, содержание которыхъ было напечатано англійскимъ правительствомъ въ марть 1854 года въ разсчеть, въ полной мърь оправдавшемся, усилить и безъ того острую непріязнь англичань къ Россіи. Монарху, столь увъренному въ себъ и быстрому въ своихъ сужденияхъ, какъ Николай Павловичъ, трудно проникать въ чужую душу. Въ свой англійскій визить 1844 года Николай Павловичь оказываль особое внимание принцу Альберту и быль увърень, что пріобръль въ немъ надежнаго и почти-

тельнаго друга. Онь грубо ошибся въ Альберть. Впрочемъ, ошибка была въ высокой мърв простительна: даже многіе англичане до Крымской войны видъли въ принцѣ орудіе русскаго честолюбія. На дѣлѣ Кобургская династія, къ которой принадлежалъ Альберть, была не руссофильской, а руссофобской, что обнаружилось съ полною ясностью въ годы Крымской войны. Сейчасъ же послѣ обнародованія въ ноябрѣ 1853 г. русскаго манифеста о войнѣ съ Турціей Альбертъ въ самыхъ рѣзкихъ выраженіяхъ осуждаетъ русскую поли-



ИМПЕРАТОРЪ НИКОЛАЙ I. Въ Лондонъ въ 1844 г.

тику и самымъ непочтительнымъ образомъ отзывается о русскомъ императоръ (Prince Consort to Stockmar 27.12.1853 the Emperor of Russia is manifestly quite mad Martin II 535).

Обвиненіе въ уступчивости русскимъ требованіямъ считалось тяжкимъ обвиненіемъ для англійскаго политическаго д'ятеля наканунѣ Крымской кампаніи. Въ маѣ 1853 русскій посолъ въ Лондонѣ, баронъ Брунновъ, въ очень интересной депешѣ изображаетъ своему начальнику

Нессельроде лондонскія политическія настроенія. Онъ пишеть про новаго секретаря по иностраннымь дѣламъ, Кларендона. "Кларендонъ, не чувствующій къ намъ ни малѣйшей враждебности, превращается въ нашего врага единственно изъ страха упасть въ общественномъ мнѣніи въ случаѣ уступчивости по отношенію къ Россіи". У Россіи нѣтъ друзей въ кабинетѣ. "Абердинъ въ сущности нашъ единственный другъ, но и онъ начинаетъ слабѣть". У Россіи нѣтъ друзей ни въ парламентѣ ни въ печати. "Обѣ палаты проникнуты враждебнымъ намъ настроеніемъ. Всѣ газеты высказались противъ насъ. Крикъ—русское требованіе—замыкаетъ уста самымъ трезвымъ людямъ".

Русскій намець преувеличиваеть. Еще остались смалые люди, которымь не могь замкнуть устъ никакой деспотизмъ нетерпимаго общественнаго мнвнія. И по причудливой ироніи судьбы върными друзьями отсталой и самодержавной Россіи были передовые радикалы манчестерской школы—и прежде всего Кобденъ и Брайтъ 1). Но Кобденъ и Брайтъ были одиноки. Памерстонъ съ торжествомъ писалъ въ крымскіе дни: "Въ вопрось о войнь съ Россіей весь англійскій народъ единодушенъ; я говорю единодушенъ, ибо не могу же я придавать какое бы то ни было значение Кобдену, Брайту и Косдена и Брайта въ глаза зовутъ измѣнниками; на митингахъ жгутъ ихъ изображенія. Это не пугаетъ ихъ. Въ январъ 1854 г. на митингъ въ Манчестеръ Кобденъ совътуетъ не бояться утвержденія русскихъ въ Константинополь: русскіе перестануть тамъ быть варварами раньше, чъмъ стануть страшными. И Брайтъ склоненъ видъть въ Россіи, въ отличіе отъ Турціи, націю прогрессирующую. Россія не въчно останется при своемъ деспотизмъ; и у насъ нъкогда былъ деспотизмъ, и намъ было не легко отъ него избавиться. Брайть винить въ войнъ Англію больше чьмъ Россію (Crimea-a crime). Кобдень насмъшливо опровергаетъ надежды хвастливыхъ патріотовъ на быстрое сокрушеніе Россіи. Во время переговоровъ о миръ Брайтъ ръшительно осуждаетъ всякую попытку запретить русскимъ держать военный флоть на Черномъ морь: великая держава не можеть помириться съ такимъ ограниченіемъ своего суверенитета и при первомъ удобномъ случав нарушитъ соответствующую статью трактата. Даже Памерстонъ не отрицаль основательности доводовъ Брайта, но не хотьль посльдовать совьтамь Брайта, потому что считаль полезнымь ослабить, унизить Россію хотя бы на нъсколько лътъ. 11 и 13 статьями Парижскаго трактата Россіи и Турціи воспрещено имъть на Черномъ Моръ военный флотъ и возводить военно-морскіе арсеналы. Но Брайтъ оказался правъ. Воспользовавшись смутнымъ международнымъ положениемъ въ дни франкопрусской войны, Горчаковъ 31 октября 1870 разослаль циркуляръ съ извъщеніемъ, что Россія больше не считаетъ себя связанною Парижскимъ трактатомъ въ тъхъ его статьяхъ, которыя говорять о русскомъ суверенитеть на Черномъ морь. И Англія должна примириться съ шагомъ русскаго правительства. Единственная уступка, которой добился кабинетъ Гладстона, состояла въ томъ, что самочинная отмъна 11 и 13 статей Парижскаго трактата была утверждена въ марть 1871 г. собравшейся въ Лондонь международной конференціей.

## IV.

Годы Крымской кампаніи были временемъ наиболье острой вражды между Англіей и Россіей. Правда, у трезвыхъ государственныхъ дьятелей Англіи (Aberdeen, George C. Lewis, James Graham) еще до заключенія мира начинаетъ пробуждаться сознаніе, что вся война была политическою ошибкою, что англичане поставили свои деньги не на ту лошадь, какъ позже выразился Сольсбери. Но въ широкіе общественные круги такое сознаніе проникало очень медленно. Рядовой англичанинъ сталъ меньше прежняго бояться русскихъ, но продолжалъ видъть въ нихъ своихъ

<sup>1)</sup> Такъ ръзко бросалось въ глаза одинокое руссофильство манчестерскихъ радикаловъ, что вдова императора Николая I, императрица Александра Өеодоровна, встрътившись въ 1856 на континентъ съ Брайтомъ, горячо благодарила его за добрыя чувства къ Россіи.

наслѣдственныхъ враговъ. На общихъ выборахъ 1857 года Кобденъ и Брайтъ потерпѣли крушеніе въ значительной мѣрѣ изъ-за своего руссофильства.—Естественно, что и въ русскихъ правительственныхъ кругахъ не скоро улеглась непріязнь къ англичанамъ, и ее испыталъ на себѣ представитель Англіи на коронаціи Александра II, лордъ Гранвиль. На высочайшемъ пріемѣ дипломатическаго корпуса послѣ коронаціи императоръ обошелся съ Гранвилемъ немногимъ дружелюбнѣе, чѣмъ съ австрійскимъ представителемъ Esterhazy; Гранвиль обидѣлся, и Горчакову пришлось улаживать непріятное осложненіе. Вѣроятно тяжелыми личными впечатлѣніями въ немалой мѣрѣ объясняется неблагопріятность отдѣльныхъ характеристикъ и общихъ

одънокъ русскаго положенія въ письмахъ Гранвиля. Въ концъ 1856 года Гранвиль совершенно не предчувствуетъ близости великихъ реформъ, русскаго возрожденія. Не увидъль онъ и той тяги къ Англіи, которая уже тогда была замътна въ русскомъ обществъ и вскоръ должна была обнаружиться съ еще большею силою.

Никогда въ русской исторіи вліяніе англійской культуры не давало себя чувствовать съ такою силою, какъ въ шестидесятые и семидесятые годы XIX въка, когда оно оттъснило на второй планъ преобладавшія дотоль французскія и ньмецкія воздыйствія. Всльдь за англійскою поэзіею англійская художественная проза, романы Диккенса и Теккерея, позже Дж. Эліота, завоевываетъ себъ обширный кругъ читателей, дълаетъ близкими русскому обществу многіе англійскіе типы первой половины XIX въка и своимъ реализмомъ, своею чувствительностью, нравоучительностью, у Диккенса и Эліота своимъ демократизмомъ, задъваетъ созвучныя струны въ русской душь, обнаруживаеть легкость взаимнаго пониманія. Англійскій либерализмъ находитъ себъ многочисленныхъ и



Epaüms.

разнообразныхъ поклонниковъ. Симпатіи къ англійскимъ государственнымъ учрежденіямъ, въ екатерининскіе и наполеоновскіе дни замыкавшіяся въ тісномъ кругу высшаго дворянства, какъ бы демократизируются, впрочемъ въ тесной связи съ демократизаціей самихъ англійскихъ учрежденій. Интересъ къ Англіи не падаетъ и въ дворянской средь; но онъ переходить и въ круги рядового дворянства. Озадаченные и удивленные крестьянской эманципаціей, провинціальные дворяне почуяли врага въ демократизирующей, нивеллирующей бюрократіи; имъ начинаетъ нравиться англійская свобода въ ея сочетаніи съ соціальнополитическимъ преобладаніемъ помъстнаго дворянства, деревенскихъ джентльменовъ. Они далеко не всегда могутъ и хотятъ знакомиться съ англійскою жизнью изъ первыхъ рукъ, но они легко могуть проникнуться уваженіемь къ англійскому строю черезъ посредство "Токевиля", популярность котораго въ дворянской средъ шестидесятыхъ годовъ засвидътельствована злою сатирою Щедрина. Въ университетскихъ кругахъ, казалось, была возможность познакомиться съ англійскою жизнью у источника. И нужно указать, что Маколей, въ оригиналь и въ русскомъ переводь, становится однимъ изъ усердно читаемыхъ историковъ. Но на первыхъ порахъ и до университетскаго преподаванія англійская государственность обычно доходить лишь отраженная, отраженная сквозь призму французовъ Монталамбера и Леона Роше въ Чичеринскихъ "Очеркахъ Франціи и Англіи", и особенно сквозь призму Гнейста, такъ сильно и такъ

односторонне подчеркивающаго связь англійской свободы съ соціальнымъ аристократизмомъ, въ своемъ сочувственномъ истолкованіи англійскихъ учрежденій застывшаго на порядкахъ 18 вѣка ¹). Весьма вліятельнымъ проводникомъ близкой къ Гнейсту англоманіи быль Русскій Вѣстникъ конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ—отводившій много мѣста восхваленію англійскаго самоуправленія, опирающагося на земельное дворянство, англійской религіозной свободы, сочетающейся съ огромнымъ вліяніемъ религіозныхъ началъ и государственной англиканской церкви, англійской школы съ ея твердой дисциплиной и преобладаніемъ классицизма. Но и литературные вожди молодого русскаго радикализма находили родственныя себѣ теченія въ англійской жизни и старались познакомить съ ними русскаго читателя. Добролюбовъ очень тепло отзывается о Роб. Оуенѣ и его попыткахъ соціальной реформы. Чернышевскій переводить политическую экономію Д. С. Милля. И другія работы привлекательнаго утилитаріанца нахо-



Профессоръ Н. И. Стороженко.



Академикъ И. И. Янжулъ.

дять себь широкое распространеніе въ русскомъ переводь и оказывають большое вліяніе на философскія настроенія русскихъ образованныхъ людей прогрессивнаго настроенія.

Англійское вліяніе уберегло русских радикаловь оть грубаго матеріализма, сохранило въ нихь извъстную философскую серьезность и тягу къ научному знанію, несмотря на ихъ народническую горячность и соціально-экономическій утопизмъ. Въ настоящее время нелегко представить себь ту популярпость, которой пользовались въ русской "передовой интеллигенціи" шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ вожди англійскаго позитивизма и эмпиризма. Авторитеть Д. С. Милля, Спенсера, Дарвина, даже меньшихъ боговъ англійскаго литературнаго Олимпа, какъ Бекля (Buckle), стоялъ въ Россіи едва-ли не выше какъ въ Англіи. Читатели Щедрина хорошо знаютъ, что отъ облика русской курсистки-семидесятницы почти неотдълима

<sup>1)</sup> Въ семидесятыхъ годахъ въ Московскомъ университеть положение улучшилось: нъкоторые молодые преподаватели (Н. И. Стороженко, И. И. Янжулъ, М. М. Ковалевскій) стали обращаться къ англійскому прошлому и настоящему въ своихъ ученыхъ изслѣдованіяхъ, стали ъздить въ Англію. Тяготьнье къ англійскимъ темамъ живеть въ Московскомъ университеть и до настоящаго времени. Историческія работы П. Г. Виноградова являются наиболье виднымъ выраженіемъ московскаго ученаго англофильства.

книга Бокль. Первые робкіе шаги самостоятельной русской соціологической мысли въ статьяхъ Н. Михайловскаго—были только поправками къ соціологическимъ построеніямъ Герб. Спенсера. Даже въ университетское преподаваніе философіи проникаетъ струя англійскаго эмпиризма, хотя никогда не получаетъ большого распространенія среди профессоровъ философіи въ русской высшей школь.

Въ царствованіе Александра II еще не приходится говорить о духовномъ воздійствіи Россіи на Англію. Взаимодійствіе двухъ культуръ все еще остается съ русской стороны только пассивнымъ, съ англійской—только активнымъ. Но вина падаетъ здісь на англичанъ,

не на русскихъ. Какъ разъ въ это знаменательное двадцатипятильтіе были созданы въ Россіи великія художественныя цінности, которыя будуть обезпечивать русской культуръ почетное положение до тъхъ поръ, пока будетъ жива европейская цивилизація или память о ней. Правда, расцвътъ русскаго искусства начался еще въ предыдущее царствованіе. Тризвъздіе Пушкина, Лермонтова и Гоголя есть одно изъ самыхъ яркихъ созвъздій мірового литературнаго небосклона; творчество Глинки по своей чудесной зрълости, по своей безотносительной красоть есть одно изъ самыхъ удивительныхъ явленій въ исторіи европейской музыки. Но съ недоумъніемъ нужно сознаться, что музыка Глинки все еще не нашла себъ широкаго пути къ западному слушателю, что творенія трехъ геніевъ николаевской поры, даже классическіе, прозрачные, кристальные стихи величайшаго изъ трехъ, все еще остаются чужды англичанамъ и вообще людямъ Запада, все еще не вошли въ ихъ литературное воспитаніе. Великіе русскіе художники эпохи великихъ реформъ оказались счастливве. Русскому роману шести-



Академикъ М. М. Ковалевскій.

десятыхъ и семидесятыхъ годовъ—особенно роману Толстого и Достоевскаго—суждено было совершить побъдное шествіе по всему міру, и въ очень большой мъръ по всему англо-саксонскому міру. Громко зазвучала по всей Европъ—и въ Англіи во всякомъ случать съ неменьшею силою, чъмъ на континенть—трогательно скорбная лирическая музыка Чайковскаго, эпически мощная и спокойная музыка Бородина, загадочная въ своей разорванной, трагической геніальности музыка Мусоргскаго. Но великія побъды русскаго искусства въ Англіи относятся къ болье позднему времени, отчасти только къ нашимъ днямъ. Правда, уже въ эпоху Александра II англичане впервые проявляютъ живой интересъ къ русскому быту и къ русской душть. Но ихъ занимаетъ главнымъ образомъ, великій соціально-политическій сдвигъ русской жизни, реформы освободительнаго царствованія. Памятникомъ молодого интереса англичанъ къ Россіи осталась книга Дональда Макензи Уоллеса, который жилъ въ Россіи въ 1870—1875 гг., и книга котораго вышла въ 1877 г. Очень, можетъ быть слишкомъ умъренная, трезвая, осторожная, скромная, свободная отъ стремленія къ литературному блеску, къ лирическому павосу, къ оригинальности или глу-

бинѣ выводовъ, она все-таки принадлежитъ къ числу лучшихъ книгъ, написанныхъ иностранцами о Россіи. Честно и дѣловито она неторопясь изображаетъ деревню, городъ, юго-восточную окраину, церковь, расколъ, учрежденія мѣстнаго управленія, среднихъ рядовыхъ людей разнаго состоянія. Упрощая и недооцѣнивая Россію съ таящимися въ ней великими возможностями, она все же даетъ представленіе о сложности и важности загадокъ русской жизни, о трудности дѣлать опредѣленныя предсказанія и гармонично совмѣщаетъ глубокій, гордый англійскій патріотизмъ съ искреннимъ, слегка снисходительнымъ дружелюбіемъ по отношенію къ Россіи. Книга Уоллеса имѣла въ Англіи большой успѣхъ и немало способствовала установленію правильныхъ представленій о пореформенной Россіи.

Въ царствованіе Александра II несомнънно создается почва для культурнаго сближенія Россіи съ Англіей. Но международныя отношенія опредвляются національно-политическими интересами или върнъе представленіями объ этихъ интересахъ гораздо болье, нежели сочувствіемъ къ чужой культуръ. А почти всъ русскіе и англичане, удълявшіе свое вниманіе внъшней политикъ и дълавшіе внъшнюю политику, продолжаютъ считать другъ друга врагами. И послъ Крымской кампаніи Англія продолжала вести враждебную Россіи политику въ восточной Европъ. Правда, прежній страхъ передъ Россіей ослабълъ и въ тъсной связи съ этимъ ослабъла острота непріязни къ Россіи; но Россію все еще считають серьезнымъ врагомъ на Балканахъ. Англія продолжаєть итти объ руку съ Австріей въ восточныхъ делахъ. Польское возстаніе 1863 года пользуется живыми симпатіями въ англійскомъ обществъ, которое одобряеть ярко враждебный Россіи образь действій тогдашняго англійскаго кабинета. Въ 1863 г. министръ иностранныхъ дълъ Рессель пытается стать въ польскомъ вопросв на ту же точку зрвнія, на которой въ тридцатыхъ годахъ стоялъ Памерстонъ. Въ апрвлв 1863 года Рессель шлетъ русскому правительству ноту съ заявленіемъ, что судьба Польши опредъляется "Вънскимъ трактатомъ" и что Россія не имъла права отмънять польской конституціи безъ согласія другихъ державъ. Горчаковъ отвергаетъ эту точку эрвнія. И все-таки Рессель въ іюнъ 1863 года шлетъ новую ноту въ Петербургъ съ требованіемъ реформъ для Польши въ духѣ "Вънскаго трактата"; оба раза одновременно приходятъ ноты отъ французскаго и австрійскаго правительства, но менъе ръзкія. Въ іюль 1863 года Горчаковъ ръшительно протестуеть противъ вмъшательства во внутреннія дъла русской имперіи. Политика англійскаго правительства не принесла никакой помощи повстанцамъ и даже ухудшила ихъ положеніе. Но она обострила и безъ того натянутыя отношенія между Россіей и Англіей. А поступательное движеніе русскихъ въ Средней Азіи, сдълавшее такіе большіе успъхи при Александрѣ II и приблизившее насъ къ индійской границь, поддерживало и обостряло у англичанъ тревогу за свою азіатскую имперію. И когда въ серединъ семидесятыхъ годовъ русское правительство и русское общество вмъшались въ балканскія дъла и попытались помочь балканскимъ славянамъ въ ихъ борьбъ съ Турціей, недовърчивая непріязнь къ Россіи взяла въ Англіи верхъ надъ сочувствіемъ къ христіанству и бросила англичанъ въ ряды открытыхъ враговъ Россіи, открытыхъ друзей мусульманства.

Нельзя сказать, чтобы у Россіи и балканскихъ христіанъ совсѣмъ не было друзей въ Англіи семидесятыхъ годовъ. Даже во дни русско-турецкой войны вражда къ Россіи никогда не достигала такой всеобщности и напряженности, какъ въ николаевскую пору. Среди шотландскихъ кальвинистовъ, среди нонконформистовъ сѣверной Англіи многіе негодують на турецкія звѣрства и проникнуты желаніемъ помочь болгарамъ освободиться отъ мусульманскаго ига, ради этого готовы поддержать освободительную политику Россіи на Балканахъ. Вліятельный оксфордскій историкъ Фриманъ и до балканскихъ событій былъ горячимъ и неизмѣннымъ руссофиломъ. За выступленіе Англіи въ защиту балканскихъ христіанъ противъ турокъ высказываются такіе крупные вожди англійской литературы и англійскаго искусства, какъ Карлайль, Фрудъ, Рескинъ, Бернъ-Джонсъ. И что особенно важно, пылкимъ защитни-







Гладстонъ.



комъ балканскихъ славянъ и непримиримымъ обличителемъ турецкихъ злодьяній выступиль самъ "великій старикъ". По собственному признанію Гладстона, восточный вопросъ на нѣсколько лѣтъ сталъ для него главнымъ дѣломъ жизни. Въ сентябрѣ 1876 г. Гладстонъ обнародовалъ свой знаменитый памфлетъ "Болгарскіе ужасы и Восточный вопросъ", въ которомъ со всею силою и горячностью своего краснорѣчія обрушился на турокъ и требоваль ихъ полнаго и немедленнаго изгнанія изъ Болгаріи. Въ 1876 и 1877 гг. Гластонъ говоритъ на рядѣ митинговъ, въ огромныхъ залахъ и подъ открытымъ небомъ, передъ огромными толпами взволнованныхъ слушателей, и гнѣвно обличаетъ злое туркофильство восточнаго человѣка Биконсфильда. Временами Гладстону кажется, что онъ стоитъ въ серединѣ мощнаго христіанскаго освободительнаго движенія. Временами туманъ разсѣивается передъ глазами мечтателя и Гладстонъ признается О. А. Новиковой, переживающей тогда свои лучшіе лондонскіе дни, что "верхнія десять тысячъ" и почти всѣ столичныя газеты упорно стоятъ за турокъ. Умѣренные либералы отстраняются отъ Гладстона. Даже преклоняющіся предъ Гладстономъ Гранвиль чувствуетъ сильное недовѣріе къ Россіи въ 1876 г. и боится, какъ бы русскіе не захватили Константинополя. Оффиціальный вождь либераловъ Гартингтонъ еще сильнѣе осуждаетъ

Гладстона. Консервативный кабинеть ведеть яркую антирусскую линію. Въ ноябрѣ 1876 года Биконсфильдъ грозитъ на банкетѣ у лордъ-мэра: Англія кочетъ мира, но готова къ войнѣ, къ двумъ, даже къ тремъ кампаніямъ. По мѣрѣ того какъ множатся и закрѣпляются русскіе военные успѣхи, тонъ враждебныхъ русскимъ заявленій повышается. Въ ноябрѣ 1877 г. Биконсфильдъ предупреждаетъ, что скоро онъ будетъ вынужденъ уступить порыву національнаго чувства и высадить въ Турціи англійскую армію въ 300.000 человѣкъ. Когда въ началѣ 1878 г. русскіе приближаются къ стѣнамъ Стамбула, Биконсфильдъ требуетъ отъ нижней палаты большого военнаго кредита и встрѣчаетъ рѣшительную поддержку со стороны Гартингтона. Англійскій флотъ проходитъ черезъ Дарданеллы въ Мраморное море. Англійское правительство рѣзко воспротивилось осуществленію Санъ-Стефанскаго договора, и Россія была должна уступить. 30 мая



Биконсфильдъ.

1878 года Сольсбери и Шуваловъ заключаютъ въ Лондонѣ тайное соглашеніе, сильно урѣзавшее территорію, отведенную Болгаріи Санъ-Стефанскимъ договоромъ. Берлинскій конгрессъ только закрѣпилъ основы этого соглашенія. Бисмаркъ былъ въ значительной мѣрѣ правъ, когда скромно заявлялъ, что онъ былъ на конгрессѣ простымъ маклеромъ. Нужно сейчасъ же прибавить, что этотъ маклеръ исполнялъ не русскія, а британскія порученія, къ немалой выгодѣ для себя и Германіи. Биконсфильдъ не удовольствовался берлинскимъ торжествомъ: въ іюлѣ 1878 года обнародовано англо-турецкое соглашеніе, по которому Англія обязывается силою оружія защищать азіатскія владѣнія Турціи отъ возможныхъ захватовъ Россіи и въ награду получаетъ отъ Порты Кипръ.

Русско-турецкая война надолго закрѣпила и углубила англо-русскую рознь. Она создала и новые поводы для столкновеній. Остановленная въ своемъ движеніи на Балканы, русская завоевательная политика устремляетъ свои взоры на Среднюю Азію и на Дальній Востокъ <sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Еще до войны англичанъ безпокоять русскіе успѣхи въ Средней Азіи. Въ 1873 г. Шуваловъ прівзжаетъ въ Лондонъ завѣрить англійское правительство, что русскіе идуть походомъ на Хиву только для того, чтобы покорить хивинскихъ разбойниковъ. Неотвратимый ходъ событій вскорѣ заставилъ подчинить Хиву русскому правительству; но врядъ ли послѣ этого въ Англіи усилилось довѣріе къ Россіи. Любопытно, что Дизраели, непримиримый противникъ русскихъ завоеваній на Ближнемъ Востокѣ, меньше другихъ боялся утвержденія русскихъ въ Средней Азіи. Онъ заявляль въ 1876 г.: "Азія достаточно велика, чтобы вмѣстить и Англію и Россію. Я не вижу, почему бы русскимъ не завоеватъ Татаріи, какъ англичане завоевали Индію. Ключи отъ Индіи находятся въ Лондонѣ".

Сейчасъ же послъ войны Скобелевъ вплетаетъ славные среднеазіатскіе лавры въ свой воинскій вънокъ и, продвигая русскую границу къ самимъ воротамъ Индостана, надолго отодвигаетъ возможность англо-русскаго сближенія.

## V.

Англо-русскія отношенія продолжають оставаться враждебными еще цівлую четверть візка; вражда протягивается дальше русской революціи и русско-японской войны. Но почва уходить изъ-подъ англо-русской розни. Слагаются новыя общія ненависти, и візковые враги оп зову новаго общаго друга неожиданно для себя чувствують себя готовыми къ дружественному и даже союзному сближенію. Въ царствованіе Александра III круто поворачивается ось русской внізшней политики. Консервативное, даже реакціонное въ своей внутренней политикь, правительство самодержавнаго русскаго царя різко порываеть давнишнія связи съ консервативными монархіями центральной Европы и сближается съ республиканской Франціей, которая въ царствованіе императора Николая II содійствуєть сближенію Россіи съ парламентарномонархической Англіей.

Конечно, только очень глубокія причины, очень сильныя побужденія могли привести къ такому дипломатическому перевороту. Главною причиною былъ непомърный, угрожающій рость политической и хозяйственной мощи нъмцевъ. Во всемірной исторіи трудно указать болье яркій примъръ смъшной и грустной, почти сльпой и преступной близорукости, чъмъ поведеніе нейтральныхъ державъ, и прежде всего Англіи и Россіи, во время австро-прусской и франко-прусской войны. Политики и публицисты проявили удивительную неспособность предвидьнія. Въ теченіе длиннаго ряда покольній сосьди такъ свыклись съ ньмецкою рознью и нъмецкимъ безсиліемъ, что органически разучились бояться нъмцевъ. Сосъди позволили пруссакамъ ограбить мелкія ньмецкія государства, принизить Австрію и выгнать ее изъ Германскаго союза, объединить остальныхъ нъмцевъ подъ тяжелою и грубою прусскою рукою, обезсилить и искальчить Францію, позволили безъ мальйшей помъхи 1). И первое время казалось, что новая Германія действительно не мешаеть жить другимь европейцамь. Объединенные Бисмаркомъ нъмцы долго были сыты, долго переваривали свои побъды и свои захватыулаживали отношенія между династіями, в рами, племенами и государствами, создавали общеимперское право и хозяйство, претворялись въ единый великій народъ<sup>2</sup>). Но едва было закръплено молодое единство Германіи, какъ обнаружилась тревожная для остальныхъ европейцевъ имперіалистическая мощь и притязтельность нъмцевъ. Съ начала восьмидесятыхъ годовъ Бисмаркъ порываетъ съ либералами и превращается въ горячаго протекціониста. Преграждая иностранцамъ свой внутренній рынокъ, нъмцы почти сказочно развивають свою торговлю и свою промышленность и начинають наводнять своими товарами чужіе рынки. Въ восьмидесятыхъ годахъ Бисмаркъ кладеть первые, пока еще некрупные камни будущей колоніальной храмины. Послъ отставки Бисмарка, съ переходомъ государственнаго кормила въ руки Вильгельма II Германія гораздо смівліве и рівзче становится на имперіалистическій путь, на которомъ быстро расцвътаютъ пышнымъ цвътомъ мечты о міровой гегемоніи. Захватъ внутренняго англійскаго рынка нъмецкими промышленниками даетъ себя чувствовать еще до наступленія XX въка; уже въ 1897 г. знаменитая книга безвъстнаго Вильямса, "Made in Germany", бьеть набать по поводу нъмецкаго засилья. Вслъдствіе неблагодарнаго эгоизма балканскихъ народовъ, вследствіе грубыхъ ошибокъ русской дипломатіи, Россія въ 80-хъ годахъ утрачиваетъ всякое вліяніе на Балканахъ; главенствующей державой на Балканахъ становится Австрія,

<sup>1)</sup> Въ августь 1870 г., даже въянв. 1871 г. англійскія газеты надыются, что сильная, объединенная Германія будеть выгоднымь для Англіи противовьсомь могуществу Франціи и Россіи.

<sup>2)</sup> Въ семидесятыхъ годахъ Бисмаркъ заявлялъ, что Балканы не стоятъ костей одного нъмецкаго гренадера, не чувствовалъ никакой зависти къ колоніальному могуществу Англіи и въ своей экономической политикъ дълалъ уступки сторонникамъ свободной торговли.

которая съ образованіемъ двойственнаго союза (1879 г.) быстро превращается на Ближнемъ Востокъ въ передовую армію воинствующаго германизма. Въ Петербургъ и Гатчинъ больно почувствовали горечь нъмецкой обиды. Чувство обиды превращается у русскаго правительства въ страхъ одиночества послъ того, какъ Вильгельмъ II въ 1890 г. намъренно порываетъ добрыя отношенія съ Россіей и не возобновляетъ заключеннаго въ 1837 г. Бисмаркомъ трехлътняго "перестраховочнаго" договора съ Россіей о взаимномъ благожелательномъ нейтралитетъ въ случаъ войны. Въ Петербургъ начинаютъ много охотнъе прежняго слушать французскія ръчи о взаимномъ сближеніи 1). Въ іюль 1891 года состоялось "кронштадтское свиданіе", прибытіе французской эскадры въ русскія балтійскія воды; оно положило начало оффиціальной

франко-русской дружбь, которая черезь мьсяць превратилась въ негласный первое время франко-русскій союзь и явилась самымъ раннимъ и очень важнымъ звеномъ въ цыпи теперешняго тройственнаго согласія; а черезъ годъ начальникъ французскаго генеральнаго штаба Буадефръ прівзжаетъ въ Петербургъ для успышныхъ переговоровъ о франко-русской военной конвенціи. Оффиціально франко-русскій союзъ признанъ лишь въ 1897 г. въ тостахъ, которыми обмънялись въ Россіи императоръ Николай II и президентъ Форъ.

Вторымъ звеномъ было закрѣпленное только въ 1904 году англо-французское соглашеніе. Разгромъ наполеоновской имперіи ослабилъ страхъ англичанъ передъ французами, но не привелъ къ англо - французской дружбѣ. Послѣ іюльской революціи наступаетъ несомнѣнно дипломатическое сближеніе Англіи и Франціи, но даже во дни Луи-Филиппа оно перемежается рѣзкими вспышками наслѣдственнаго недовърія. Въ 1845 году бъетъ тревогу Памерстонъ. Въ его глазахъ Англія утратила свою неприступность: французскій флотъ въ настоящее время не слабѣе англійскаго, а съ



Мэкензи Уоллэсъ.

появленіемъ пароходовъ Ламаншъ сталъ простой рѣчкой, которую легко переплыветъ французскій десантъ. Въ эпоху второй имперіи, мечтавшей возродить наполеоновскую традицію, англійское недовѣріе къ Франціи должно было усилиться. Чуть не наканунѣ Крымской кампаніи можно было опасаться англо-французской войны: покрайней мѣрѣ англичанами овладѣваетъ совершенно непонятный теперь страхъ передъ французскимъ вторженіемъ. И даже товарищество по оружію въ совмѣстной борьбѣ противъ русскихъ только на очень короткое время ослабило натянутость англо-французскихъ отношеній. Уже въ 1857 и 1859 гг. англійское адмиралтейство, требуя большихъ ассигнованій, пугаетъ нижнюю палату указаніями на необычайный ростъ французскаго флота, а богатые англичане боятся осенью 1859 года заживаться подолгу въ Парижѣ, гдѣ ихъ могутъ задержать заложниками въ случаѣ войны.

<sup>1)</sup> Въ русскомъ прогрессивномъ обществъ мысль о сближении съ Франціей издавна была популярною, Посль Берлинскаго конгресса франкофильство проникаетъ и въ консервативные круги: въ восьмидесятыхъ годахъ Катковъ сталь горячимъ сторонникомъ франко-русскаго сближенія. Выраженіемъ франкофильскихъ и германофобскихъ настроеній военной среды была повздка Скобелева въ Парижъ въ 1882 году.

Послъ Седана и Меца казалось бы страхъ передъ французами долженъ былъ навсегда исчезнуть у англичанъ. Но едва французы стали оправляться отъ пораженія, едва они принялись за укрыпленіе и расширеніе своихъ колоній, какъ наталкиваются на англійское противодъйствіе. Особенно сильно расходились англійскіе и французскіе интересы въ Египтъ. Египеть пріобраль чрезвычайную важность для Британской имперіи съ прорытіемъ суезскаго канала (1869 г.), и въ 1874 году кабинетъ Дизраели приложилъ большія усилія для того, чтобы скупить у хедива его суезскія акціи. Но весьма значительная часть египетскаго государственнаго долга была размъщена во Франціи, и съ 1876 года въ Египтъ устанавливается совмъстный контроль Англіи и Франціи надъ государственнымъ хозяйствомъ, въ 1878 году въ египетское министерство вступаетъ одинъ англичанинъ и одинъ французъ. Возстаніе Арабипаши въ 1881—2 гг. полагаетъ конецъ англо-французскому равноправію въ Египтъ. Французы уклоняются отъ борьбы съ повстанцами, англичане дъйствуютъ ръшительно и не останавливаются передъ военной оккупаціей страны. Французы съ глубокимъ раздраженіемъ смотрять на постепенное умаленіе своихъ правъ, съ горечью слушаютъ, какъ англичане придумываютъ предлоги не исполнять объщанія очистить Египеть. Особенно натянутыми отношенія стали въ тв годы, когда министромъ иностранныхъ двлъ во Франціи былъ Hanotaux (1894 – 1898 гг.), въ колоніальной политикъ склонный итти рука объ руку не только съ Россіей, но подчасъ и съ Германіей. Французы пытаются утвердиться на Верхнемъ Ниль. Льтомъ 1896 года въ экваторіальныя принильскія области снаряжена французская экспедиція Маршана, которая въ іюль 1898 года достигла Фашоды. Между темъ месяцемъ позже разгромившій махдистовъ Киченерь вошель въ Хартумъ, а еще черезъ мъсяцъ англійскій отрядъ прошель къ югу до Фашоды и потребоваль, чтобы французы удалились. Маршань отказался уйти. Права англичань на Фашоду были болье чымь сомнительны. Въ течение нысколькихъ недыль положение оставалось очень напряженнымъ, тъмъ болъе что не задолго передъ тъмъ Германія предлагала Франціи совмъстно выступить противъ Англіи въ случав нарушенія англичанами португальскаго нейтралитета въ юго-восточной Африкъ: въ то время уже чувствовалась близость англо-бурскаго столкновенія. Война между Англіей и Франціей представлялась не только возможной, но и въроятной. Однако, какъ разъ столкновение изъ-за Фашоды оказалось поворотнымъ моментомъ въ исторіи англо-французскихъ отношеній. Літомъ 1898 года министромъ иностранныхъ дъль во Франціи сталь Делькассе, горячій приверженець англо-французскаго соглашенія; онъ быль министромъ семь льть, до 1905 года. Делькассе пошель наперекоръ сильному общественному раздраженію противъ англичанъ и приказалъ Маршану покинуть Фашоду; англо-французскій договоръ 3 марта 1899 года отбросиль далеко на западъ восточную границу французскихъ владъній въ центральной Африкъ. Установить основы примиренія было нелегко: англійскіе и французскіе интересы сталкивались во многихъ містахъ колоніальнаго міра, и объимъ сторонамъ приходилось поступаться существенными правами и притязаніями. Но почва для соглашенія была найдена. Сдълавши англичанамъ важныя уступки въ Египть, Ньюфаундландъ и нъкоторыхъ другихъ мъстахъ, французы расширили свои владънія въ Западной Африкъ, а главное, получили свободу дъйствій въ Марокко, борьба за который наполняеть дипломатическую исторію XX вька. Сближеніе облегчалось отсутствіемь ръзкаго хозяйственнаго соперничества между Англіей и Франціей; англо-французская торговля велика по своимъ размърамъ, но англійскіе и французскіе товары гораздо больше дополняютъ другъ друга, чемъ соперничають другь съ другомъ. А главное, съ каждымъ годомъ становилось все яснъе, что сближение есть повелительная политическая необходимость: такимъ быстрымъ и угрожающимъ былъ ростъ Германіи.

Тревога передъ Германіей чувствуется въ Англіи еще сильнъе, чъмъ во Франціи. Правда, по внышности какъ будто ничего не перемънилось въ англо-нъмецкихъ отношеніяхъ къ концу XIX въка. Въ девяностыхъ годахъ Англія заключаетъ съ Германіей рядъ частныхъ догово-

ровъ по колоніальнымъ дѣламъ. Въ октябрѣ 1899 года самый вліятельный изъ англійскихъ министровъ, Чемберленъ, высказываетъ въ Лестерѣ пожеланіе, чтобы возможно скорѣе создался всетевтонскій тройственный союзъ—Англія, Соединенные Штаты Америки, Германія. Вильгельмъ ІІ всячески старается поддержать видимость самыхъ дружественныхъ чувствъ къ Англіи.—На самомъ дѣлѣ, англо-нѣмецкая дружба доживала послѣдніе дни, и нѣмцы превратились въ наиболѣе опасныхъ враговъ Британской Имперіи, для борьбы съ которыми Англія должна была отказаться отъ своего долгаго блестящаго одиночества, искать новыхъ друзей. Первыя рѣзкія обнаруженія англійской непріязни къ Германіи и тяги къ Франціи совпадаютъ съ воцареніемъ Эдуарда VII, который несомнѣнно тяготѣлъ къ французамъ больше, чѣмъ къ нѣмцамъ, и сильно содѣйствовалъ англо-французскому и англо-русскому сближенію. Но, конечно, политика Эдуарда VII, лорда Лансдауна и сера Эдуарда Грея имѣла такой большой успѣхъ только потому, что находилась въ соотвѣтствіи съ новыми настроеніями англій-



Коронація Эдуарда VII.

скаго общества и глубокими сдвигами въ международномъ положении. Потребность въ новомъ франкофильскомъ дипломатическомъ пути высказывается во вліятельныхъ органахъ англійской печати раньше, чъмъ въ правительственныхъ заявленіяхъ. Въ 1901 и 1902 гг. въ Spectator, Fortnightly Review, National Review, Times появляется рядь статей съ требованіемъ новаго дипломатическаго курса, съ тревожными указаніями на германскіе замыслы: только сближеніе съ Франціей можеть обуздать нъмецкія вождельнія. Впрочемь, и въ поведеніи англійскаго кабинета уже въ 1901 году сказывается необычная благожелательность къ Франціи. Літомъ 1901 года является въ Лондонъ марокканская депутація просить защиты отъ французовъ; Лансдаунъ отказывается отъ политическихъ переговоровъ и направляетъ депутацію въ Парижъ, къ Делькассе. Въ октябръ 1903 года Англія и Франція обязуются передавать на разсмотръніе Гагскаго трибунала споры, вытекающіе изъ разнорічиваго толкованія международныхъ договоровъ. А 8 апръля 1904 года было подписано англо-французское соглашение несравненно большаго значенія, общее соглашеніе по колоніальнымъ дізламъ. Распадающійся на три части документъ говоритъ о Ньюфаундландъ и Сенегамбіи, Египтъ и Марокко, Сіамъ и Мадагаскаръ, даже о Новыхъ Гебридахъ. Самыя существенныя заявленія относятся къ Египту и Марокко: французы обязуются не мъшать англичанамъ въ Египтъ, англичане объщаютъ помогать французамъ осуществлять ихъ привилегированное положение въ Марокко.

Но какъ ни важно соглашение 1904 года для колоніальнаго міра, его европейское значеніе еще больше. Відь оно полагаеть конець англо-французской враждів и англо-нівмецкой дружбъ, измъняетъ до неузнаваемости международный ликъ Европы. Оно расчищаетъ путь англо-русскому примиренію, создаетъ прочную основу для тройственнаго согласія нашихъ дней. Съ самаго начала для проницательныхъ англійскихъ публицистовъ было ясно, что путь къ соглашенію съ Россіей идетъ черезъ Францію и что одольть, даже просто остановить Германію можеть только соглашение *тройственное* (Triple Entente). Уже латомъ 1902 года вліятельный политическій еженедъльникъ Spectator заявляетъ: "Если мы сумъемъ установить добрыя отношенія съ Франціей, Германія не сможеть ни напасть на насъ открыто ни разжигать традиціонную вражду между нами и Россіей". Осенью 1902 года Spectator выражается еще яснъе: "Нъмецкій императоръ будетъ усыплять насъ своими ласками до тъхъ поръ, пока не осуществитъ своей военно-морской программы. Тогда онъ круто измънитъ свое поведеніе. Если мы позволимъ Россіи еще пять-шесть лать сохранить уваренность въ томъ, что мы являемся ея естественнымъ врагомъ, и Франціи увъренность въ томъ, что въ случав войны между Франціей и Германіей мы будемъ на сторонь ньмцевъ, то легко можетъ случиться, что мы неожиданно встрътимся съ тайной и соблазнительной коалиціей, во главъ которой будетъ Германія... Послѣднею цѣлью нашей политики должно стать соглашеніе съ Россіей. Если мы сумъемъ убъдить русскихъ въ томъ, что мы не относимся враждебно къ ихъ утвержденію на Босфорь и на Средиземномъ морь, мы легко замкнемъ оборонительную черту вокругъ Германіи, мы сможемъ остановить побъдное шествіе пангерманизма".

Какими нельпыми, дикими показались бы эти слова, если бы они были произнесены на двадцать льть раньше! Посль Берлинскаго конгресса дипломатическая пропасть, лежавшая между Англіей и Россіей, стала еще глубже. Въ одномъ письмъ 1880 года Гранвиль приводить насмъшливыя слова Лобанова-Ростовскаго, тогдашняго русскаго посла въ Лондонъ: "Въ разговорахъ со мной Сольсбери невъжливъ и необычайно скрытенъ, Дизраели—сама въжливость, но столь же скрытенъ". Вплоть до 1905 года англо-русская вражда ръзко даетъ себя чувствовать въ Афганистанъ, Персіи, Тибетъ, на Балканскомъ полуостровъ, на Дальнемъ Востокъ.

Въ 1884 году русскіе заняли Мервъ. Англичане встревожились. Въ 1884 году договорились насчеть учрежденія англо-русской комиссіи для установленія русско-афганской границы. Англійскіе комиссары поспішно являются на місто, русскіе не торопятся. Англичане обвиняютъ Россію въ томъ, что она умышленно оттягиваетъ разграничительныя работы, чтобы до приступа къ нимъ захватить спорную территорію. Въ февраль 1885 года русскіе заняли землю, которую англичане считали безспорною афганскою территоріей. Неподалеку стояли афганскіе отряды, и надвигается опасность столкновенія русскихъ войскъ съ афганцами. Королева Викторія шлеть императору Александру III тревожную телеграмму. 30 марта 1885 года дів ствительно произошло вооруженное столкновеніе (въ Penjdeh), въ которомъ русскіе побідили. Англійскому дальневосточному флоту отданъ приказъ занять Портъ Гамильтонъ и быть готовымъ къ бою. 27 апръля миролюбивый руссофилъ Гладстонъ произноситъ воинственную ръчь и въ качествъ перваго министра требуетъ кредитовъ на случай вооруженной борьбы съ Россіей. Правда, вскорв послв этого либеральный кабинеть согласился отдать споръ на разсмотрвніе посредниковъ. Но торійская оппозиція обвиняла министровъ въ приниженіи національнаго достоинства, и 11 мая 1885 года при голосованіи предложенія выразить кабинету порицаніе, правительственное большинство опустилось до тридцати.

Англія и Россія сталкиваются на Балканахъ и въ Малой Азіи. Русская дипломатія восьмидесятыхъ годовъ терпитъ на Балканахъ одну неудачу за другою, утрачиваетъ всякое вліяніе на освобожденныхъ ею единовърцевъ и соплеменниковъ. Раздраженный императоръ Александръ становится на точку зрънія охраны турецкихъ владъній противъ славянскихъ захва-

товъ, когда въ 1885 году приходитъ въсть о революціонномъ возсоединеніи Румеліи съ Болгаріей. Тогда Англія, на зло Россіи, беретъ на себя прежнюю русскую роль освободительницы балканскихъ христіанъ и, заодно съ Австріей, помогаетъ болгарамъ добиться отъ Порты признанія совершившихся событій. — И въ армянскомъ вопросъ русское правительство становится на точку зрънія охранительную, англійское на точку зрънія освободительную. Послъ армянской ръзни 1895 года консерваторъ Сольсбери не разъ говоритъ о необходимости ръшительнаго европейскаго вмъшательства въ армянскія дъла, даже о близости конца Турціи, но наталкивается на тайное и явное противодъйствіе Германіи, Франціи и Россіи, которыя проникаются глубокимъ уваженіемъ къ верховнымъ правамъ султана.

При император'в Никола'в II на первый планъ выдвигаются дела дальневосточныя. Къ попыткамъ Россіи добиться первенствующаго положенія на берегахъ Тихаго океана Англія относится почти съ такою же враждебностью, какъ Японія. Во дни бурской войны ослабленная Англія должна была на время помириться съ быстрыми успъхами Россіи: англо-русскій договоръ 28 апръля 1899 года подълилъ между Россіей и Англіей области экономическаго вліянія въ Китав, при чемъ Манчжурія была признана областью русскаго вліянія. Но едва ослабьло напряжение бурской войны, какъ начинается рызкое противодыйствие англичанъ дальневосточнымъ захватамъ Россіи. Англія тьсно сближается съ Японіей. 15 января 1902 года англичане совмъстно съ японцами требуютъ, чтобы Китай не соглашался на тъ широкія уступки русскимъ въ Манчжуріи, о которыхъ ходили упорные слухи. И дъйствительно Россія должна была сильно умфрить свои требованія. По русско-китайской конвенціи 14 апрыля 1902 года Манчжурія была объявлена неотъемлемою частью Китая, которую Россія обязывалась очистить въ теченіе полутора льтъ. 30 января 1902 года, на страхъ Россіи, былъ подписанъ текстъ англо-японскаго союза. Японія признаетъ за Англіей преимущественные интересы въ Китаъ, Англія за Японіей—въ Корев. Если одна изъ договаривающихся сторонъ будеть вовлечена въ войну съ какой-нибудь одной державой, то другая сторона обязуется держаться строгаго нейтралитета; но если еще одна держава вмышается въ войну и начнетъ враждебныя дыйствія противъ одной изъ договаривающихся сторонъ, то другая сторона обязуется немедленно помочь союзниць и не заключать мира безъ соглашенія съ союзницей.

Англіи не пришлось вмішиваться въ русско-японскую войну: никакая третья держава не приняла участія въ военныхъ дъйствіяхъ на сторонъ Россіи. И все-таки не одинъ разъ въ 1904 году отношенія между Англіей и Россіей обострялись настолько, что можно было опасаться дипломатическаго разрыва и даже войны. Съ началомъ военныхъ действій некоторые пароходы Добровольнаго флота превратились въ вспомогательные русскіе крейсера и досматривали англійскія торговыя суда. Когда Россія выпросила у Порты разрѣшенія нѣсколькимъ пароходамъ Добровольнаго флота пройти изъ Чернаго моря въ Архипелагъ, англійское адмиралтейство решило, что и эти пароходы превратятся въ крейсера и послало англійскую эскадру стеречь ихъ у выхода изъ Дарданеллъ; но русскіе пароходы не превратились въ военныя суда, и затрудненіе было улажено.—Тревожнье быль знаменитый Гелльскій (Hull) или Доггеръ-Банкскій инцидентъ. Следуя на Дальній Востокъ, эскадра адмирала Рождественскаго въ октябр 1904 года почему-то подошла довольно близко къ восточному англійскому побережью и ночью съ 20 на 21 октября очутилась среди англійской рыбачьей флотиліи. Напуганные розсказнями о японскихъ миноносцахъ, которые будто бы приплыли въ европейскія воды навстръчу русской эскадръ, русскіе моряки приняли рыбачьи тролеры (trawlers) за японскіе миноносцы, открыли по нимъ огонь и, не оказавъ никакой помощи жертвамъ, даже никого не извъстивъ о случившемся, поспъшно прослъдовали въ Ламаншъ. Можно было бояться, что Англія воспользуется случаемъ объявить войну Россіи. Но французская дипломатія приложила всь усилія, чтобы уладить тягостный инциденть, который, согласно съ Гаагской конвенціей, быль отдань на разсмотрение особой следственной комиссии подъ председательствомъ французскаго адмирала Фурнье. Огромное значеніе англо-французскаго соглашенія 1904 года для англо-русскаго примиренія сказалось здісь съ полною ясностью.

Англія воспользовалась русско-японскою войною, чтобы упрочить свое положеніе въ Тибетв и вытьснить оттуда русское вліяніе. Въ 1904 году снаряжена въ Тибетъ англійская военная экспедиція полковника Янгхесбанда, которая укрвпила пошатнувшійся было въ Тибеть
англійскій престижь, въ 1906 году заключенъ благопріятный для Англіи и невыгодный для
Россіи договоръ о Тибеть.—За проявленіе англо-русской вражды легко было принять и англояпонскій союзъ 13 августа 1905 года, заключенный всего за недьлю до русско-японскаго мирнаго договора. Англо-японскій союзъ сталъ тьснье: договаривающіяся стороны обязуются
оказывать другъ другу военную помощь даже если на одну изъ договаривающихся сторонъ
нападетъ всего одна держава. Но сейчасъ же посль заключенія второго союза съ Японіей
англійскій министръ иностранныхъ дъль Лансдаунъ поспышиль предупредить своего русскаго
товарища, что союзъ не заключаетъ въ себь ничего враждебнаго Россіи. День англо-русскаго
соглашенія былъ близокъ.

Въ культурныхъ взаимоотношеніяхъ Англіи и Россіи происходитъ большая переміна за два послъднихъ десятильтія XIX въка. Англійское вліяніе въ жизни образованнаго русскаго общества быстро и резко идеть на ущербъ. Французское вліяніе слабетть въ гораздо меньшей мъръ. И все же конецъ XIX въка есть пора великаго нъмецкаго засилья въ исторіи русской культуры. Реакціонные и консервативные русскіе круги примирились съ французскимъ союзомъ дишь какъ съ неизбъжнымъ зломъ и въ тайникахъ сердца продолжаютъ тяготъть къ Германіи, особенно къ Пруссіи, какъ къ твердынъ охранительныхъ началъ. Радикальную интеллигенцію приковываль къ Германіи мощный рость соціаль-демократіи. Развірившись въ разгромленномъ народовольчествъ и опровергнутомъ жизнью народничествъ русскіе радикалы и демократы почувствовали сильную тягу къ марксизму, который привлекалъ умы и сердца сочетаніемъ подвижнической утопической сердцевины съ оболочкою трезвой научности. А быстрый ростъ русской промышленности окрыляль надежду на то, что и русская жизнь пойдеть блаженною ньмецкою дорогою. Англія притягивала къ себь русскихъ политическихъ изгнанниковъ эпохи Александра II—Герцена и Огарева, Крапоткина и Степняка. Политическіе изгнанники посл'вдующей поры освдали на континенть и старались укрвпить связи съ нъмецкимъ рабочимъ движеніемъ. Даже либеральное "Освобожденіе" издается въ Штутгарть, соціаль-демократическою фирмою Дица. — Грубая политическая реакція восьмидесятыхъ годовъ обръзала крылья у русскихъ либераловъ. Приходилось думать не объ увънчаніи зданія, а о защить реформъ Александра II, погрузиться въ малыя дъла, въ будничную и скучную работу. Впрочемъ, въра въ либеральные идеалы подрывалась не только русскими впечатлъніями. Почти повсюду въ Европъ либерализмъ переживалъ тяжелую болъзнь, которую враги справа и слъва элорадно объявляли смертельною. Отсюда повышенный, почти бользненный интересъ либераловъ къ рабочему движенію, грозившему поглотить либерализмъ. Изнанка нъмецкой соціалъ-демократической души, во дни войны такъ откровенно обнажившей свой націоналистическій, часто даже шовинистическій патріотизмъ, въ тѣ годы таилась подъ спудомъ среди глубокаго европейскаго мира; нъмецкіе товарищи могли невозбранно произносить горячія ръчи о международномъ братствъ трудящихся, о вырождении буржуазнаго либерализма и, въроятно, даже сами искренне считали себя космополитами. Для русскаго либеральнаго читателя восьмидесятыхъ и девяностыхъ годовъ очень показателенъ большой успъхъ "Писемъ изъ Берлина" либерала Голлоса съ ихъ идеализаціей нъмецкой жизни и нъмецкаго рабочаго движенія.

Между тъмъ Англія на время утрачиваеть свою соціально-политическую обаятельность въ глазахъ русскаго общества. Въ Англіи либерализмъ хвораль не менье тяжелымъ недугомъ, чъмъ на континентъ. Въ странъ укръпляются настроенія консерватизма, имперіализма, протекціонизма, которыя отталкивали отъ себя русскихъ либераловъ и радикаловъ; а для русскихъ

консерваторовъ и реакціонеровъ англійскій консерватизмъ оказывался все-таки совершенно непріемлемымъ, потому что сохраниль въ себѣ очень много отъ либерализма и демократизма. Англійское рабочее движеніе—сильное, глубокое и самобытное—не обладало большою притягательною силою въ глазахъ русскихъ соціалистовъ, казалось расщепленнымъ на мелкіе ручьи, приземленнымъ, лишеннымъ научнаго и моральнаго подъема.—Бурская война довершила отчужденіе русскаго общества отъ Англіи: въ глазахъ огромнаго большинства жителей континента, чрезвычайно плохо знакомыхъ съ положеніемъ дѣлъ въ Южной Африкѣ, англичане выступали въ роли насильниковъ, попирающихъ свободу маленькаго и героическаго народа.

Англійское умственное вліяніе въ Россіи держалось обаяніемъ англійскаго позитивизма и англійскихъ естествоиспытателей. Но въ концъ въка почти вездъ въ европейскомъ образованномъ обществъ позитивистическія настроенія идуть на убыль, интересъ къ естествознанію падаетъ, быстро растутъ эстетическіе, метафизическіе и религіозные запросы. Нѣмецкая философія конца XIX вѣка, по преимуществу новокантіанская, несомнънно переживавшая новую пору расцвъта, конечно далеко не вполнъ удовлетворяла новымъ запросамъ, но все же находилась въ несравненно большемъ соотвътстви съ ними, чъмъ англійскій эмпиризмъ и позитивизмъ, и получила широкое распространеніе среди русскихъ философствующихъ читателей. Правда, новый уклонъ интересовъ русскаго образованнаго общества не остался безплоднымъ для узнанія Англіи. Русскіе шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ не знали и, въроятно, не хотыли знать многихъ вліятельныхъ, глубокихъ теченій въ духовной жизни Англіи. Только съ конца XIX въка русскій читатель новаго настроенія знакомится съ Рескиномъ и Карлайлемъ, научается цънить



Академикъ П. Г. Виноградовъ, профессоръ Оксфордскаго Университета.

прерафаелитовъ и Шелли, Оскара Уайльда и Уольтера Пэтера. И все-таки многое не доходить до русскаго сознанія.—Такъ, сложная, напряженная и своеобразная религіозная жизнь англо-саксонскаго міра остается очень темною для русскихъ богоискателей; надо бояться, что ихъ уму и сердцу мало говорять даже такія имена, какъ Ньюманъ или Тиррель.

Паденію культурнаго вліянія англичанъ въ Россіи сопутствуетъ упадокъ ихъ хозяйственнаго вліянія. Германія быстро отодвигаетъ Англію на второе мѣсто въ промышленной жизни Европы; англійская техника сильно отстаетъ отъ нѣмецкой; нѣмецкая вывозная торговля легко обгоняетъ англійскую своею организованностью и предпріимчивостью. Въ русской хозяйственной жизни торжество нѣмцевъ надъ англичанами сказывается съ большою силою. Англійскій вывозъ въ Россію, въ 1895 году оцѣнивавшійся въ семь милліоновъ фунтовъ, къ 1905 году поднялся только до восьми; за тотъ же промежутокъ времени нѣмецкій вывозъ въ Россію поднялся съ 220 милліоновъ марокъ до четырехсотъ десяти. Нужно прибавить, что въ этомъ

період падаеть участіе англійскаго капитала въ русских кредитных и торгово-промышленных предпріятіяхь; новая русская промышленность выростаеть на плечахъ французскаго, бельгійскаго и нъмецкаго капитала.

Но если въ концѣ XIX вѣка слабѣютъ англійскія вліянія въ Россіи, то, наоборотъ, растетъ или вѣрнѣе начинается воздѣйствіе русской культуры на англійскую жизнь. Только теперь романы Тургенева, Достоевскаго и Толстого находятъ художественное признаніе у англійскихъ критиковъ и читателей. Толстой-моралистъ получаетъ еще болѣе высокую оцѣнку и еще болѣе сильное вліяніе, чѣмъ Толстой-романистъ. Въ религіозномъ укладѣ Толстого съ его трезвеннымъ, слишкомъ земнымъ богословіемъ и ригоризмомъ нравственныхъ требованій было нѣчто родственное духу англо-шотландскаго кальвинизма и нонконформизма; но даже англиканское духовенство быстро признало Толстого однимъ изъ великихъ религіозныхъ дѣятелей новаго времени.—Русская симфоническая музыка начинаетъ звучать въ англійскихъ концертныхъ залахъ, и особенно Чайковскій становится однимъ изъ самыхъ популярныхъ композиторовъ. Находятъ себѣ признаніе и нѣкоторые русскіе ученые, какъ Менделѣевъ или П. Г. Виноградовъ, первый русскій, который сталъ профессоромъ англійскаго, притомъ оксфордскаго университета.

#### VI.

Страхъ передъ Германіей былъ основною, но, конечно, не единственною причиною англорусскаго сближенія. Сближеніе было ускорено русско-японскою войною и русскою революціей.

Неудачи русскихъ въ японской войнѣ надолго развѣяли англійскую тревогу передъ возможностью русской гегемоніи въ Азіи. Русскіе, жившіе въ Англіи во время русско-японской войны, могутъ засвидѣтельствовать, что англичане не проявляли сколько-нибудь рѣзкой враждебности къ врагамъ своихъ союзниковъ. А когда стала выясняться неудача русскихъ, исчезаетъ всякая къ нимъ антипатія. Послѣ Цусимы приходилось выслушивать выраженія сожалѣнія по поводу гибели столькихъ доблестныхъ моряковъ. Изъ опасной соперницы ослабѣвшая Россія окончательно превращается въ желанную союзницу въ неминуемой борьбѣ съ нѣмцами. Есть основанія думать, что англичане склоняли японцевъ умѣрить свои требованія при заключеніи мирнаго договора въ Портсмусѣ.

Русское революціонное движеніе на время еще болье обостряеть упадокъ русской военной мощи. Но зато создание русскаго народнаго представительства, притомъ законодательнаго, а не законосовъщательнаго, умаляетъ политическую пропасть между Англіей и Россіей, облегчаетъ взаимное политическое пониманіе. Недаромъ послів роспуска первой Думы англійскій премьеръ Кембель-Баннерманъ выражаетъ сочувствіе русскому представительству и увъренность въ его безсмертіи: la douma est morte, vive la douma! Англійскіе радикалы стояли за добрыя отношенія къ Россіи даже при Николав І. Вступленіе Россіи въ семью конституціонныхъ государствъ, казалось бы, должно было укръпить ихъ тягу къ Россіи. Этого не случилось. Наоборотъ, радикалы и рабочіе высказываются противъ сближенія съ Россіей, критикують англо-русское соглашение 1907 года, пытаются въ 1908 году разстроить повздку Эдуарда VII въ Россію, въ 1909 году помъшать отвътному визиту. Свою линію поведенія они оправдывають указаніемь на ужасы русской реакціи. Но ихъ ссылки неискренни. При всей своей суровости столыпинскіе порядки были мягче и свободнье тьхъ, которые царили въ Россіи до 17 октября. Отчего же нить англійскаго радикальнаго руссофильства обрывается именно тогда, когда ей слъдовало окръпнуть? Виною тому англійскія, а не русскія условія. Пока Россія была самымъ страшнымъ врагомъ Англіи, послѣдователи Кобдена и Брайта возставали противъ руссофобства, которое обрекало Англію на большіе военные расходы и таило въ себъ легкую возможность разорительной войны, доказывали, что Россія слаба, миролю-



Адмиралъ Джеллико.



Адмираль лордь Фишерь.



Фельдмаршаль Френчь.



Фельдмаршаль лордь Китчинерь.

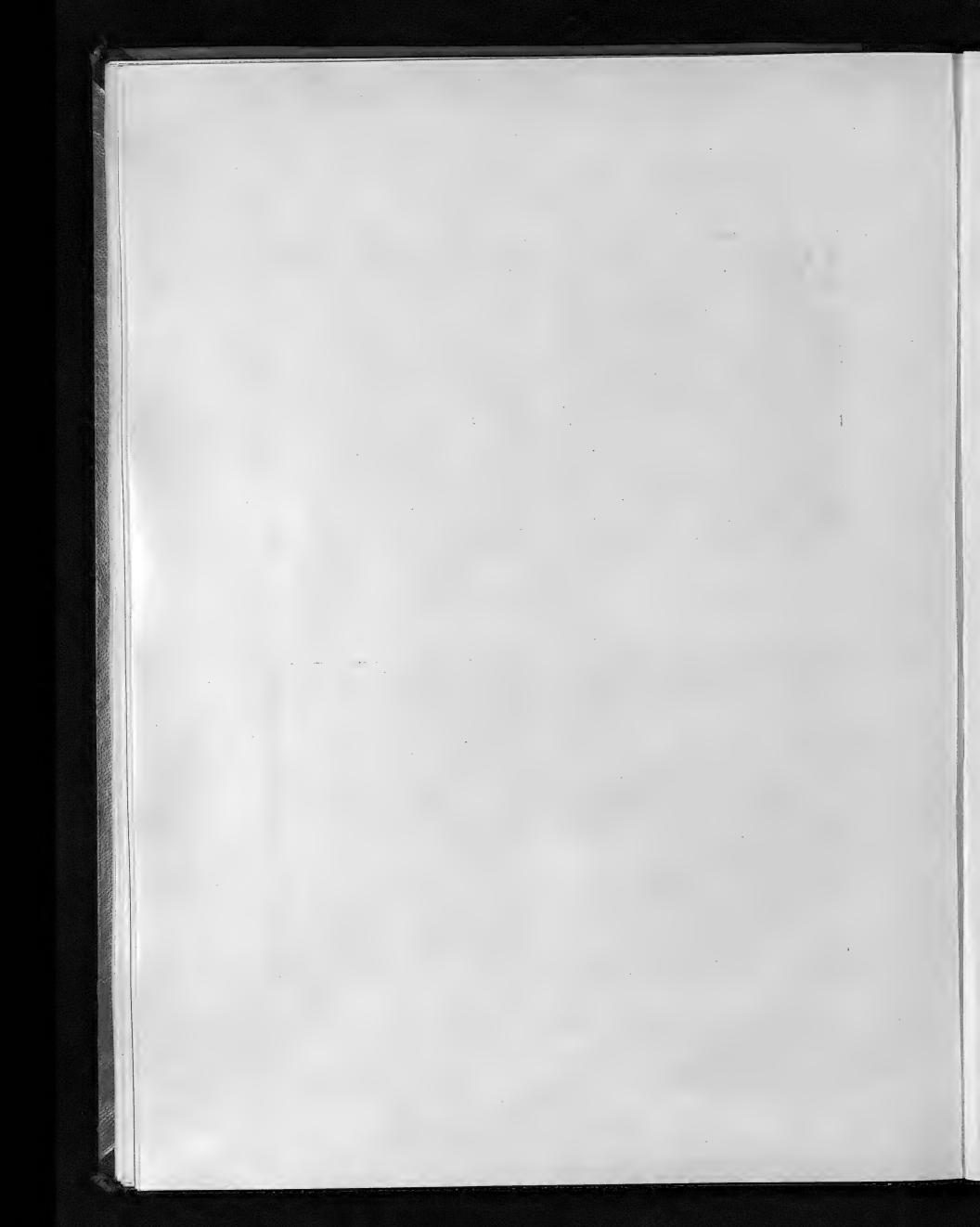

бива, прогрессивна. Но англо-русская вражда смѣняется англо-нѣмецкой. Германія есть врагъ гораздо болье грозный. Для борьбы съ нѣмцами необходимо гораздо большее напряженіе, чѣмъ для борьбы съ Россіей, нужно безмѣрно увеличивать расходы на флотъ, поставить на очередь вопросъ о расширеніи сухопутной арміи, выдвинуть на первый планъ имперіалистическую проблему, отодвинуть на второе мѣсто реформы политическія и соціальныя. И вотъ англійскіе радикалы, рабочіе и христіанскіе пасифисты нашихъ дней занимають по отношенію къ Германіи такую же позицію, какую Кобдень и Брайтъ занимали по отношенію къ Россіи, но только съ гораздо меньшею правотою, чѣмъ Кобденъ и Брайтъ. Они хотять увѣрить себя и другихъ, что Германія не опасна для Англіи, миролюбива и прогрессивна. Они возстають противъ сближенія съ Россіей, потому что въ лицѣ Россіи Англія хочетъ заручиться союзницей въ грядущей войнѣ съ Германіей, но тѣмъ самымъ становится на путь имперіалистическаго милитаризма и ускоряетъ роковое столкновеніе. Они усиленно указывають на русскую отсталость въ то самое время, когда Россія все-таки дѣлаетъ замѣтные шаги на пути приближенія къ западно-европейскому уровню.

Наоборотъ, англійскіе имперіалисты и консерваторы тяготьють къ Россіи. Военную и дипломатическую близость къ Россіи они считають настолько ценною, что легко закрывають глаза на изъяны русскаго строя, неръдко выступають въ роли хвалителей Россіи оффиціальной. Но было бы совершенно ошибочно искать сторонниковъ сближения съ Россіей только въ консервативныхъ слояхъ англійскаго общества. Съ каждымъ годомъ все яснъе становилась неотвратимость рышительной борьбы съ нымцами, все слабые звучали голоса пасифистовь, боявшихся русской дружбы. И сознаніе повелительной необходимости англо-русскаго соглашенія быстро проникало въ умы англичанъ независимо отъ ихъ политическаго направленія. Не консервативному, а радикальному кабинету суждено было заключить и укръпить подсказанное, почти навязанное всымъ международнымъ положениемъ соглашение. Осторожный и твердый государственный человькь, съ такимъ достоинствомъ вотъ уже десять льть руководящій внъшней политикой Англіи, серъ Эдуардъ Грей, не смущался тъмъ, что ръзкую критику новаго дипломатическаго пути онъ слышитъ отъ своихъ политическихъ союзниковъ, а наиболъе ръшительную поддержку встръчаетъ у своихъ политическихъ противниковъ; вмъсть со своими товарищами по кабинету онъ былъ силенъ сознаніемъ, что дъйствуетъ во имя высшихъ національныхъ интересовъ. Уже въ мав 1906 года Грей заявляетъ въ нижней палатв, что англорусскія отношенія стали много дружественнье прежняго, и даеть понять, что въ недалекомъ будущемъ предстоитъ формальное соглашение. Оно было подписано 31 августа 1907 года. Оно очень похоже на англо-французское соглашение 1904 года. Оно говорить только о колоніальныхъ вопросахъ-Персіи, Афганистанъ, Тибетъ. Въ Персіи устанавливаются три области: большая съверная область русскаго вліянія, срединная и самостоятельная Персія, южная область англійскаго вліянія. Русское правительство признаеть Афганистанъ всецьло входящимъ въ сферу англійскаго вліянія и обязуется вести дипломатическія сношенія съ афганскимъ эмиромъ только черезъ посредство англійскаго резидента. Обѣ договаривающихся стороны признають Китай сюзереномъ Тибета, обязуются не вмышиваться во внутреннее управление страны, не искать концессій, не посылать въ Лхассу своихъ дипломатическихъ представителей.—Но значеніе соглашенія выходить далеко за преділы азіатских вопросовь. Подобно англо-французскому договору 1904 года и въ тъснъйшей связи съ нимъ, соглашение 1907 года есть переворотъ въ исторіи европейскихъ международныхъ отношеній. Англо-русская вражда кончилась, началась англо-русская дружба и тесно переплелась съ дружбою англо-французскою. 31 августа 1907 года родилось тройственное согласіе нашихъ дней.

Соглашеніе было облегчено и закрѣплено наличностью родственныхъ связей между англійскою династіей и русскимъ царствующимъ домомъ. Связи восходять къ царствованію Александра II. Въ 1874 году августѣйшая дочь императора Александра II, великая княжна Марія

Александровна, вступила въ бракъ со вторымъ сыномъ королевы Викторіи, герцогомъ Эдинбургскимъ. Еще важнѣе было то обстоятельство, что августѣйшія супруги наслѣдниковъ англійскаго и русскаго престола (будущихъ Эдуарда VII и Александра III), вступившихъ въ бракъ въ 1863 и 1866 году, были родныя сестры, принцессы датскія (нынѣ вдовствующая королева Александра и вдовствующая императрица Марія Өеодоровна). А 14 ноября 1894 года породнился съ англійскою династіей императоръ Николай Александровичъ: императрица Александра Өеодоровна—августѣйшая дочь вступившей въ бракъ съ великимъ герцогомъ Гессенскимъ англійской принцессы Алисы и по матери родная внучка королевы Викторіи. Оттого послѣдовавшіе за англо-русскимъ соглашеніемъ августѣйшіе визиты отличались родственною теплотою. Въ іюнѣ 1908 года состоялось Ревельское свиданіе, посѣщеніе Россіи Эдуардомъ VII. Во время высочайшаго обѣда на яхтѣ Штандартъ государемъ императоромъ и англійскимъ королемъ были произнесены тосты, засвидѣтельствовавшіе передъ всѣмъ міромъ установившіяся между Англіей и Россіей дружественныя отношенія. Эдуардъ VII въ своемъ тостѣ выразилъ надежду, что соглашеніе и въ будущемъ поможеть разрѣшить важные вопросы.

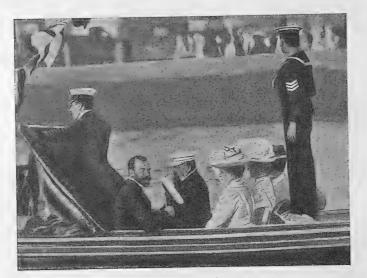

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, ГОСУДАРЫНЯ ИМПЕРАТРИЦА АЛЕКСАНДРА ӨЕОДОРОВНА, король Эдуардъ и королева Александра.

Въ августь 1909 года послъдоваль отвътный визитъ: Государь Императоръ посътиль Эдуарда VII въ Каузъ (Cowes) на островъ Уайтъ. И непосредственно вслъдъ за свиданіемъ въ Каузъ состоялось посъщеніе государемъ императоромъ президента французской республики въ Шербуръ, своею близостью къ Каузскому свиданію засвидътельствовавшее тъсный характеръ дружбы между тремя державами тройственнаго согласія.

За высочайшими посъщеніями послъдовали взаимные визиты политическихъ и литературныхъ дъятелей объихъ странъ. Должно отмътить состоявшуюся

автомъ 1909 года повздку въ Англію членовъ русской государственной думы и посвіщеніе Петербурга и Москвы англійскими военными, политическими, учеными и литературными двятелями въ началв 1912 года. Многимъ москвичамъ памятенъ январскій вечеръ въ привлекательномъ домв привлекательнаго московскаго мецената. Чествуя членовъ англійской депутаціи, русскіе ораторы восхваляютъ величіе англійской цивилизаціи. Гости, точно желая убъдить хозяевъ въ ихъ правъ на гордость собственной старой культурой, говорятъ не о новой русской жизни, а о старомъ русскомъ искусствъ, о великихъ красотахъ древней русской иконописи и православныхъ пъснопъній Французскихъ лицъ нътъ среди собравшихся, но со стънъ глядятъ Моне и Сезаннъ, Гогенъ и Матисъ, то уводящіе въ таинственную простоту блаженной первобытности, то пронизывающіе туманную даль грядущихъ художественныхъ постиженій. Въ кровавые дни величайшей изъ военныхъ трагедій всемірной исторіи сугубо манитъ къ себъ память о мирныхъ устояхъ тройственнаго согласія.

Англо-русскія культурныя связи несомнівню окрівпли за посліднее десятильтіе. На выборахь 1905 года возрождается англійскій либерализмь, получившій ярко демократическую окраску. Англійская политическая жизнь вступаеть въ полосу подъема. Завязывается оживленная борьба изъ-за смізлыхь, отчасти прямо великих политическихь и соціальных реформь, снова приковывающая къ Англіи сочувственное вниманіе русскаго прогрессивнаго общества. Дурная память о бурской войні изглажена смізлымь и удачливымь дарованіемь очень широкой авто-

номіи побъжденнымъ. Смъло, широко, подчасъ безпорядочно и бурно проявляется недовольство англійскихъ рабочихъ; пораженнымъ континентальнымъ наблюдателямъ, къ тому же переживающимъ одновременно быстрый рость синдикализма во Франціи и въ Италіи, приходится отказаться отъ прочно установившихся представленій объ англійскомъ тредъ-юніонизмѣ, приходится признать, что притязательное рабочее движение не укладывается целикомъ въ немецкія формы. Русскій интересъ къ англійской изящной литературь переступаеть грани чистаго эстетизма, и такіе серьезные писатели какъ Бернардъ Шо и Г. Дж. Уелльзъ становятся любимымъ чтеніемъ русскаго образованнаго общества. Серьезная опасность начинаетъ грозить и нъмецкому философскому первенству: противъ изощреннаго гносеологизма нъмцевъ встаетъ не только французская философія Бергсона, но и англо-американскій прагматизмъ.—Съ другой стороны, интересъ англичанъ къ Россіи быстро растетъ и вширь и вглубь Продолжаются побъды русскаго искусства. Нъсколько неожиданнымъ образомъ находить себъ быстрое признаніе геній Скрябина. Дягилевъ знакомитъ лондонцевъ съ операми Римскаго-Корсакова, Бородина, Мусоргскаго, и очарованіе ихъ музыкальнаго творчества усугубляется декоративнымъ мастерствомъ Бакста и геніальнымъ исполненіемъ Шаляпина. Должно, однако, признаться, что торжество русскаго балета было еще болье рышительнымь: имя Анны Павловой не можеть быть опущено въ исторіи англо-русскаго сближенія.—Великая драма русской революціи захватываеть внимание англичань, быть можеть впервые заставляеть ихъ искренне со чувствовать русскимъ радостямъ и горестямъ. Вниманіе быстро и рѣзко слабѣетъ, когда наступаютъ длинные будни русской реакціи; но къ смълой аграрной реформъ Столыпина присматриваются съ немалымъ интересомъ. Среди англійскихъ литераторовъ появляются спеціалисты по русскимъ дъламъ, какъ Уильямсъ, Морисъ Берингъ, Стивенъ Грегемъ, которые пишутъ свои книги о Россіи по живымъ впечатлівніямъ отъ Россіи и різкимъ расхожденіемъ своихъ оцівнокъ даютъ внимательному англійскому читателю возможность представить себъ удивительное усложненіе русской жизни, трудность составить окончательное о ней сужденіе. Изученіе Россіи проникаетъ въ университетское преподаваніе: при ливерпульскомъ университеть возникаетъ "Русская Школа" подъ руководствомъ проф. Перса, который въ 1912 году, сверхъ того, приступиль къ изданію англійскаго журнала, посвященнаго Россіи (Russian Review).

Всего какихъ-нибудь восемь-девять лѣтъ отдѣляютъ насъ отъ дней англо-русскаго соглашенія. Но какими далекими кажутся теперь эти августовскіе дни! Въ такой мѣрѣ полны послѣдующіе годы великими, трагическими событіями, все еще неясный исходъ которыхъ будетъ опредълять судьбу длиннаго ряда грядущихъ покольній. Все время небо покрыто тучами, которыя становятся все болье и болье грозными, зловъщими. Все время Европа живеть подъ страхомъ великаго Армагеддона, и все время опасность всеевропейской войны идетъ съ Ближняго Востока или изъ странъ мусульманскаго міра. Тройственное согласіе родилось во-время. Оно кръпнетъ и тъснъетъ среди нарастающихъ тревогъ, все яснъе открывающихъ глубокую пропасть, которая отдъляеть Англію, Россію и Францію оть Германіи, Австріи и Турціи. Событія и силы мусульманскаго міра долго съяли вражду между тремя державами тройственнаго согласія; теперь Англія, Франція и Россія должны дъйствовать въ полномъ согласіи для того, чтобы отстоять завоеванное ими среди мусульманъ положение, дать отпоръ неуклоннымъ стремленіямъ нъмцевъ стать властными покровителями правовърныхъ. Чтобы поколебать мощь великихъ мусульманскихъ державъ тройственнаго согласія—Англіи, Россіи, Франціи,—ньмцы готовы воспользоваться любыми теченіями неспокойнаго мусульманскаго міра. Имъ все равно, будеть ли это панисламизмъ, пантюркизмъ, пантуранизмъ, оттоманизмъ, арабизмъ, лишь бы только сломить мощь своихъ счастливыхъ предшественниковъ на колоніальной трапезь и создать себъ великую колоніальную имперію въ мусульманской средъ. Едва ли предчувствіе нъмецкаго протектората обладаетъ привлекательностью для турокъ, персовъ, афганцевъ или марокканцевъ; но объщанія мощной нъмецкой защиты противъ англійскихъ, русскихъ и французскихъ захватовъ выслушивались съ большою готовностью. Во всякомъ случав у турокъ и персовъ страхъ передъ будущимъ нъмецкимъ рабствомъ оказался слабве ненависти къ теперешнимъ англійскимъ, французскимъ и русскимъ обидамъ.

Вильгельмъ II надъваетъ на себя маску верховнаго покровителя всъхъ мусульманъ задолго до соглашеній 1907 и 1904 года. Еще въ 1898 году, во время своего сирійскаго путешествія, въ Дамаскь, у гробницы Саладина онъ выступаеть съ торжественнымъ завъреніемъ: "Пусть султанъ и триста милліоновъ мусульманъ, почитающихъ въ султанъ халифа, будутъ увърены, что всегда и вездъ германскій императоръ будетъ ихъ другомъ". 31 марта 1905 года Вильгельмъ высаживается въ Танхеръ и объщаетъ защищать интересы нъмцевъ въ свободной странь, т. е. отстаивать политическую независимость мусульмань Марокко отъ французскихъ посягательствъ. Ожесточенная дипломатическая франко-нъмецкая борьба за Марокко наполняеть собою европейскую исторію 1905—1912 годовь, и временами кажется, что воть-воть она приведеть къ всеевропейской войнь. 12 апръля 1905 года германскій канцлерь Бюловь требуеть, чтобы французское правительство согласилось передать вопрось о Марокко на обсужденіе и ръшеніе европейской конференціи. Делькассе отвъчаетъ отказомъ. Германія грозить войною. Англійское правительство объщаеть оказать французамъ военную помощь. Но напуганный министръ-президентъ Рувье считаетъ Францію неготовой къ войнъ и заставляетъ Делькассе уйти въ отставку. Конференція по мароккскимъ дъламъ собирается въ Альхесирась и засъдаеть съ 15 января по 25 марта 1906 года. Англія и Россія оказывають Франціи самую ръшительную поддержку, и Германія вынуждена уступить: постановленія конференціи оказываются выгодными для Франціи. Въ февраль 1909 года Германія заключаеть съ Франціей соглашение о Марокко, въ которомъ признаетъ за Францией специальные политические интересы. Но и послъ этого изъ-за Марокко едва не вспыхнула европейская война. 1 іюля 1911 года германское правительство заявляеть, что оно отправляеть въ мароккскую гавань Агадиръ канонерку Пантеру для охраны нъмецкихъ интересовъ. Слъдуютъ тревожныя недъли переговоровъ въ Берлинъ. Англійскій кабинеть устами Лойда Джорджа заявляеть, что считаеть себя обязаннымъ принять участіе въ разръшеніи мароккскаго вопроса, т. е. поможеть Франціи въ случав войны. Германія уступаеть. Въ ноябрв 1911 года заключено франко-германское соглашеніе: за территоріальныя уступки въ Конго Германія соглашается признать французскій протекторать въ Марокко. Этотъ протекторатъ установленъ въ 1912 году.

Но горечь дипломатическаго пораженія осталась у нъмцевъ. Великая балканская и ближневосточная смута доводить до бользненной остроты антагонизмъ между тройственнымъ согласіемъ и Австро-Германіей и льтомъ 1914 года приводить къ кровавой развязкь. Съ младотурецкой революціи 1908 года длинной и непрерывной трагической вереницей развертываются ближневосточныя катастрофы: турецкая и персидская революціи, турецкая контръ-революція и новое торжество младотурокъ, аннексія Босніи и Герцеговины, итало-турецкая война въ Триполи, фантасмагорія двухъ балканскихъ войнъ 1912 и 1913 года, великосербское движеніе, роковое политическое убійство въ Сараевь и страшныя недьли, отдъляющія его отъ начала теперешней войны. Можно было бы думать, что младотурецкая и младоперсидская революціи приблизять мусульманскій міръ къ тройственному согласію, особенно къ двумь прогрессивнымъ державамъ, Англіи и Франціи. Въдь европеизація турецкаго и персидскаго востока связана съ Парижемъ и Лондономъ, особенно съ Парижемъ, много тесне, чемъ съ Веною и Берлиномъ. Но не влеченіемъ сердца, а холоднымъ голосомъ своекорыстнаго разсчета опредъляются международныя сцепленія. Все три державы тройственнаго согласія были повинны передъ мусульманами въ великихъ захватахъ и грозили новыми опасностями мусульманскому политическому самоопредъленію. Жельзная сила вещей толкала Энвера и Талаата въ ученики и подчиненные къ Гольцу и Сандерсу.

Посль двухъ балканскихъ войнъ боевая встръча турко-нъмецкой коалиціи съ тройствен-

нымъ согласіемъ стала близкою неизбѣжностью. Первая балканская война нанесла жестокій ударъ туркамъ и высоко подняла политическій вѣсъ христіанскихъ балканскихъ государствъ. Вторая балканская война, жестоко принизивъ болгаръ, возвысила грековъ, румынъ, сербовъ. Быстро бѣгутъ вверхъ великогреческія, великорумынскія, великосербскія мечтанія. Всѣ они были опасны для нѣмцевъ. Но опаснѣе всѣхъ были великосербскія: ихъ осуществленіе грозило надолго отрѣзать Австро-Германію отъ мусульманскаго міра. Есть глубокій смыслъ въ томъ, что именно сербская смута вовлекла Европу въ ужасъ теперешней войны. Нѣмцы рѣшили, что ждать больше нельзя. При восторженномъ и единодушномъ одобреніи своихъ подданныхъ въ страшный день 19 іюля (1 августа) 1914 года Вильгельмъ Кровавый дерзко сорвалъ крышку Пандоры, объявилъ войну Россіи. Пусть же мечъ обратится на поднявшаго мечъ!

Послъ полутора лътъ войны стало ясно для самихъ нъмцевъ, что это они начали войну, что державы тройственнаго согласія не хотьли войны и очень плохо готовились къ ней.



Эд. Грей въ палатт общинъ.

Англія и Россія не разъ протягивали нѣмцамъ руку примиренія. Можно ограничиться двумя напоминаніями. 6 августа 1911 года Россія заключила съ Германіей соглашеніе въ Потсдамѣ по персидскимъ дѣламъ. Германія обязалась не вмѣшиваться въ область русскаго вліянія, въ дѣла сѣверной Персіи; Россія обязалась не мѣшать постройкѣ Багдадской желѣзной дороги и въ теченіе двухъ лѣтъ начать стройкою вѣтвь Тегеранъ-Ханекинъ, связующую сѣть русско-персидскихъ желѣзныхъ дорогъ съ Багдадскою магистралью. Лѣтомъ 1912 года извѣстный своимъ преклоненіемъ предъ нѣмецкою культурою англійскій военный министръ Гольденъ (Haldane) отправляется въ Берлинъ съ исключительно важнымъ дипломатическимъ порученіемъ. Онъ терпитъ полную неудачу и по возвращеніи въ Лондонъ зоветъ въ нижней палатѣ международное положеніе тревожнымъ, настаиваетъ на дальнѣйшемъ усиленіи англійскаго флота. Всѣ примирительныя предложенія, и особенно предложенія о сокращеніи вооруженій, постоянно наталкиваются на рѣшительный нѣмецкій отказъ.

Все время послѣ созданія тройственнаго согласія правительства Россіи, Англіи и Франціи дѣйствуютъ въ полномъ единодушіи, которое ярко засвидѣтельствовано парламентскими выступленіями сэра Э. Грея, С. Д. Сазонова и руководителей французской дипломатіи. Нѣмцы твердо надѣялись, что война охладитъ такъ недавно установившуюся дружбу. Нѣмцы ошиблись.

Въ ночь съ 22 на 23 іюля 1914 года, не получивъ отвѣта на свой ультиматумъ о Бельгіи, Англія объявила войну Германіи. Друзья превратились въ союзниковъ. 23 августа стараго стиля правительства Англіи, Россіи и Франціи дали другъ другу письменное обязательство заключить мирный договоръ съ Германіей и Австріей только по взаимному соглашенію. Этотъ клочокъ бумаги есть самая страшная для Германіи сила, главный залогъ нашей побѣды.

Историку международныхъ отношеній трудно сохранить высокое мнѣніе о человѣческой природѣ. Слишкомъ часто встаетъ передъ нимъ быстрая и некрасивая смѣна, эрѣлище торжества своекорыстныхъ побужденій; слишкомъ рѣдко предносятся его взору примѣры святости



Парламентъ.

и самоотверженности. Было бы лицемъріемъ утверждать, что тройственное согласіе создано по преимуществу стремленіями къ любви и правдъ. Нътъ, его основою и скръпою были и продолжають быть національные эгоизмы. Но есть себялюбіе и себялюбіе. Есть преступная и безумная національная самовлюбленность, дерзающая обратить все человъчество въ порабощенное орудіе своихъ вождельній. Есть здоровое и мощное чувство національнаго самосохраненія, повельвающее итти на самыя тяжелыя, мучительныя испытанія ради спасенія національной души. Народы тройственнаго согласія счастливы тьмъ, что въ мрачные, но великіе дни міровой катастрофы они защищають одновременно и свой собственный національный обликъ и чужое попранное право. Съ освободительной готовностью приносять они свою великую и кровавую жертву для того, чтобы еще разъ въ исторіи человъчества ниспровергнуть жестокую, сатанински-гордую грезу о владычествь одного народа надо всьми остальными.

Arekeandpr Cabuur



АКАНУНЪ Великой Революціи передовые слои Италіи—лучшіе представители ея аристократіи и выдвигавшейся буржуазіи — были захвачены идеями новаго общественнаго и политическаго строя, естественно тяготъя къ давнему оплоту свободы — Англіи и питаясь ярко выражавшей и развивавшей ихъ, смутныя иногда, мечты литературой Франціи. Французское вліяніе легко прослѣдить въ наиболѣе яркихъ представителяхъ итальянской интеллигенціи конца XVIII вѣка — въ переводчикѣ и комментаторѣ Монтескье Далмаццо Васко, авторѣ "Мопатһіа moderata", въ дѣятельности его брата, мечтавшаго о реформахъ администраціи, въ Беккаріа и во всемъ кружкѣ Верри, наконецъ, въ реформаторскихъ предпріятіяхъ и намѣреніяхъ отдѣльныхъ государей. Оно усматривается въ мечтахъ о преобразованіи всего соціальнаго строя, обуревавшихъ Д. Парини. "Можетъ быть, это неправда, —писалъ онъ, —но молва говоритъ, что когда-то люди были равны и не знали словъ: чернь и дворянство".

"Forse vero non è, ma un giorno è fama Cher fur gli nomini uguali, e ignoti nomi Fur plebe e nobiltà..."

Не Франція родила въ Италіи новыя идеи, но она раньше ихъ выразила и мощно поддержала, въ частности—идею національности, отрицавшую искусственныя перегородки, воздвигнутыя историческими судьбами Италіи, искусственное дѣленіе на миланцевъ, тосканцевъ, моденцевъ и т. д. Еще смутно, но идея новаго строя уже сплеталась и сливалась съ идеей національнаго единства, рождался "будущій итальянскій народъ", которому Витторіо Альфіери посвятилъ своего "Bruto Secondo"

"Принципы революціи"—новый общественный и политическій строй и національная идея быстро развились и, казалось, приближались къ осуществленію въ эпоху недолгаго господства французовъ на полуостровъ. "Величіе Франціи, думали итальянцы-патріоты, достигнетъ вершины, когда она объявить Италію свободной и независимой". Быстро рухнули старыя государства, и началась, сопровождаемая небывалымъ развитіемъ политической жизни, демократическая перестройка обветшалаго клерикально-аристократическаго общества. Соdе civil пришель на смѣну старому законодательству, и принципы революціи настолько глубоко проникли въ жизнь, что, когда вернулись старые государи, Конфалоніери могъ заявлять: "Мы уже не тѣ, что двадцать лѣтъ назадъ, и не можемъ стать прежними, не отказавшись отъ привычекъ,



Король Викторъ-Эммануилъ III.

сдълавшихся для насъ дорогими и вошедшихъ въ плоть и кровь народа, одареннаго умомъ, силой и страстью, народа, который пріобрѣль большой опытъ въ государственныхъ дѣлахъ и могучую любовь къ родинѣ, который умѣетъ сражаться". "Ни одна изъ эпохъ подчиненія,— говоритъ Чезаре Бальбо,—не была радостнѣе, дѣятельнѣй и полезнѣй эпохи подчиненія Наполеону", но все-таки она была эпохой подчиненія и уже по одному этому не могла удовлетворить итальянцевъ, желавшихъ видѣть свое отечество свободнымъ, единымъ и независимымъ. Если нѣкоторые изъ нихъ предлагали итальянскую корону изгнанному на Эльбу императору, если партія независимости и единства возлагала одно время свои надежды на Мюрата, то для большинства французское владычество было чужеземнымъ, а многимъ возвращеніе къ дореволюціонному раздробленію казалось желаннымъ, какъ символъ внѣшней независимости.

Борьба Англіи съ Наполеономъ съ этой точки зрѣнія и съ этой стороны была борьбой за независимость Италіи тѣмъ болѣе, что Англія была оплотомъ либерализма: ею была создана Сицилійская конституція 1812 г., она же поддерживала либеральныя теченія на полуостровѣ. Наконецъ, въ 1814 г. англійскія войска освобождали Италію отъ "французскихъ цѣпей" и призывали "итальянцевъ быть итальянцами".

Наполеонъ поработилъ Италію, Англія не сдълала ее независимой. Вънскій конгрессъ вновь раздробиль Италію, "представляющую собою союзь независимыхь государствь, объединенныхъ только общимъ географическимъ названіемъ", на восемь государствъ и возстановиль преобладаніе среди нихъ Австріи, той самой Австріи, императоръ которой заявиль своимъ новымъ подданнымъ: "Вы принадлежите мнъ по праву завоеванія и должны забыть, что вы итальянцы". Но "итальянцы уже не были прежними". Австрія, видівшая свое спасеніе и свою цьль въ возрожденіи дореволюціонныхъ порядковъ и началь, поддерживавшая на этомъ пути и увлекавшая на него остальныхъ итальянскихъ государей, не учитывала силы и роста принциповъ революціи и, навлекая на себя ненависть всёхъ, всёмъ ставила общую цёль и снова сплетала либерализмъ съ идеями независимости и единства. "Liberi non sarem se non siam uni!" думали итальянскіе либералы. Кром'в того, факть преобладанія Австріи на полуостров'в и превращенія большинства другихъ государей въ ея вассаловъ далаль итальянскій вопросъ международнымъ, вопросомъ европейскаго равновъсія, въ частности — равновъсія въ Средиземномъ моръ, куда естественно направлялось вниманіе Франціи и Англіи. Ни та ни другая не могли искренно успокоиться на решеніяхъ Венскаго конгресса. Status quo на полуострове быль для нихъ терпимымъ зломъ; затаеннымъ желаніемъ, особенно для Франціи, было вытьсненіе Австріи и раздівленіе Италіи между одинаково слабыми государствами, хотя бы и въ форм'в федераціи, подобной Германскому союзу. При такихъ условіяхъ понятно, что всякое стремленіе Австріи продвинуться должно было встрвчать сопротивленіе Англіи и Франціи, всякая борьба съ нею-ихъ сочувствіе и, въ случав возможности, поддержку. А въ силу сплетенія либерализма съ борьбой противъ Австріи за независимость естественнымъ путемъ вліянія Франціи и Англіи на итальянскія дала была помощь либеральнымь революціоннымъ теченіямъ или, по крайней мъръ, сочувственное къ нимъ отношеніе. Такъ національные интересы Англіи и Франціи диктовали имъ въ Италіи поддержку ими же выдвинутыхъ новыхъ принциповъ, и всякій новый шагъ Франціи на пути внутренняго ея развитія къ свобод возбуждаль надежды итальянскихъ патріотовъ и либераловъ на безкорыстную помощь французовъ, а французскихъ либераловъ и демократовъ заставлялъ на минуту забывать личные эгоистическіе интересы Франціи ради увлекающихъ ихъ идеаловъ.

Возмущеніе итальянцевъ французскимъ владычествомъ, выразившееся мѣстами въ рядѣ эксцессовъ и въ сочувствіи къ вернувшимся государямъ, быстро исчезло. Сами государи болѣе всего позаботились объ этомъ въ своей, часто безсмысленной галлофобіи. Сразу же обнаружилось, что реставрація несетъ съ собою реакцію, лишавшую средніе классы той свободы дышать и дѣйствовать, которая сдѣлалась для нихъ необходимостью. Попрежнему всякое

прогрессивное движеніе связывало себя съ французскими или англійскими политическими идеалами, и итальянцы съ напряженіемъ слѣдили за политикой Англіи и Франціи. Раздраженные преслѣдованіемъ реакціонныхъ правительствъ либералы, чиновники, принужденные подать въ отставку съ перемѣною режима, бывшіе солдаты и офицеры великой арміи нетерпѣливо ожидали перемѣнъ. "Опасная гангрена франъ-массонства" захватывала все болѣе широкіе круги и перерождалась въ общества карбонаріевъ, вожди которыхъ мечтали о возрожденіи общества въ духѣ христіанства и философіи XVIII вѣка. Послѣ разгрома революціонныхъ движеній 20-хъ годовъ карбонаріи перенесли свою верховную ложу въ Парижъ, чтобы тамъ утратить свой чисто-итальянскій характеръ и примкнуть къ лигѣ латинскихъ націй, во главѣ комитета которой стояли Лафайетъ и герцогъ Орлеанскій Луи-Филиппъ, и которая мечтала объ освободительномъ союзѣ романскихъ народовъ въ противовѣсъ реакціонному Священному Союзу.



Папа Пій IX. Съ портрета Айгнера.

Въ связи съ этимъ космополитическимъ союзомъ демократической Европы и стоятъ революціонныя вспышки 30-хъ годовъ въ средней Италіи и папской области, и подготовлявшій въ посл'єдней возстаніе комитеть б'єглецовъ думаль о возведеніи на римскій престоль или Жерома Бонапарта или сына Евгенія Богарне. Когда во Франціи іюльская революція поставила у власти такихъ людей, какъ Лафайетъ, Лафитъ и потомъ Луи-Филиппъ, итальянскіе инсургенты, обнадеживаемые Лафайетомъ, увъренно разсчитывали на помощь Франціи въ неизбіжномъ столкновеніи съ Австріей. Но занявшій престоль Бурбоновь Луи - Филиппъ больше всего заботился объ укръпленіи своего положенія и, заискивая передъ державами, помъшаль энергичнымь стремленіямь "партіи движенія", и Австрія могла свободно выполнить свою роль водворительницы порядка въ папской области. И Лафайетъ и Лафитъ руководствовались больше отвлеченными идеалами демократической Европы, готовые на безкорыстныя жертвы Франціи. Но вмішательство Австріи въ итальянскія

дъла задъвало и жизненные интересы французовъ. Какъ реальный политикъ выступилъ въ ихъ защиту Казимиръ Перье. "Кровъ Франціи,— заявилъ онъ,— принадлежитъ только ей", но онъ былъ готовъ пролить ее за французскіе интересы и въ Италіи. Открыто заявивъ Австріи, что не считаетъ вступленія ея войскъ въ папскую область за casus belli, онъ твердо указалъ на невыгоды этого акта для Франціи и ловкими дипломатическими шагами, среди которыхъ видное мъсто занимало выдвинутое имъ предложеніе папъ провести реформы, добился эвакуаціи Австріей церковной области.

Заручившись поддержкою Англіи, Перье рѣшился на болѣе энергичный шагъ. Когда папа не провель предложенныхъ ему реформъ и выразилъ желаніе уничтожить появившуюся въ сѣверныхъ областяхъ его государства, въ такъ-называемыхъ легатствахъ, національную гвардію войсками Австріи, Перье заявилъ папѣ о желаніи Франціи тоже оказать ему помощь и вслѣдъ за вступленіемъ австрійскихъ войскъ въ Болонью оккупировалъ Анкону. Этотъ искусный и рѣшительный шагъ получалъ все свое демонстративное значеніе въ связи съ надеждами итальянскихъ патріотовъ на помощь Франціи, которые хотѣли надѣяться, что ея войска пришли освобождать Италію. Но Перье смотрѣлъ на дѣло эгоистичнѣе и проще: онъ не былъ ни Лафитомъ ни Лафайетомъ. "Необходимо охранить честь Франціи", необходимо оказать давленіе на Австрію не только въ Италіи, но и въ бельгійскомъ вопросѣ, и этой цѣли







Гимиъ Гарибальдійцевъ.



Перье достигь. Но итальянцамъ его политика принесла горькое разочарование. Они поняли, что дьло идеть не о безкорыстномъ освобожденіи Италіи, а объ установленіи въ ней равновьсія между Австріей и Франціей. И политика Гизо могла лишь утвердить ихъ въ этомъ пониманіи. Гизо относился болье, чьмъ сдержанно, къ нарушенію установившагося соотношенія силь на полуостровь, къ объединенію Италіи. Ему, какъ и Тьеру, представлялось опаснымъ возникновеніе за Альпами новаго національнаго государства, которое легко могло бы стать впослъдствіи союзницей Австріи или же заявить о своихъ неудобныхъ для Франціи притязаніяхъ. Тымъ не менье не слъдуетъ умалять значенія выступленія Франціи, и не только въ смысль сдержки стремленій Австріи, а въ смысль поддержки Франціей началь либерализма, отрицаемыхъ Австріей.

Послъдній моменть вновь сближаль Францію съ Англіей, которая въ Сициліи оказывала помощь готовящемуся возстанію противъ Фердинанда II и побуждала итальянскихъ государей

къ проведенію реформъ. Англія шла далье. Опираясь на ея моральную поддержку, сардинскій король Карль-Альбертъ 3 ноября 1847 г. подписалъ договоръ о таможенномъ союзь съ Тосканою и папской областью и почти открыто ускоряль военныя приготовленія къ грозившей ему войнь съ Австріей. Политика Англіи выступала въ выгодномъ свъть по сравненію съ политикой Франціи, тъмъ болье, что англійскіе агенты всячески старались дискредитировать последнюю и показать общность интересовъ Гизо и Меттерниха. Но при всъхъ проявленіяхъ дружественныхъ чувствъ и Памерстонъ настаивалъ на сохранении территоріальнаго status quo. Къ готовящемуся для Италіи революціонному 48-му году она могла разсчитывать лишь на себя. "Italia farà da sè" — сказалъ Карлъ-Альбертъ, и это было выраженіемъ не только патріотическихъ надеждъ и національной гордости, но и неблагопріятнаго для Италіи фактическаго положенія дізль.

Въ 1848 г. Италія бросилась въ неизвістное будущее, надъясь "справиться собственными силами". По-



Мадзини.

ложеніе Англіи и Франціи можеть быть въ общемъ довольно точно охарактеризовано, какъ благожелательный нейтралитеть, который при благопріятныхъ условіяхъ могъ превратиться въ активную поддержку революціи, но при неблагопріятныхъ содъйствоваль ея пораженію. Мадзинисты разсчитывали на помощь выдвинутой въ Парижъ февральскими днями партіи, но болье умъренные элементы итальянской революціи, мечтавшіе объ итальянской федераціи во главь съ папою или сардинскимъ королемъ боялись этой помощи "новыхъ якобинцевъ", да и во Франціи скоро одержали верхъ консервативные элементы, частью католическіе, частью стоявшіе на почві реальной политики. Равнымъ образомъ и въ Англіи энергія Памерстона оказалась скованной вліяніемъ партіи Кобдена. Планъ Ламартина вмъшаться въ пользу революціи и для этой цъли перевести черезъ Альпы французскій корпусь паль. Позднве, уже въ 1849 году, намврение Наполеона оказать вооруженную помощь Пьемонту не нашло поддержки среди его собственныхъ министровъ, опасавшихся чрезмърнаго усиленія Пьемонта. Попытки его и Памерстона добиться соглашенія Пьемонта съ Австріей, выгоднаго для перваго, не удались и только вызвали раздраженіе обоихъ неуступчивостью сардинскаго короля. И Наполеонъ и Англія готовы были признать отпаденіе Сициліи отъ Неаполя, но въ Сициліи резолюція о низложеніи Бурбоновъ не привела къ организаціи устойчиваго правительства, а герцогъ Генуэзскій сняль свою кандидатуру на сицилійскій престоль Сльдовательно, признавать было нечего. Осталось попытаться установить соглашеніе между Сициліей и Неаполемъ на основахъ автономіи первой, но это было категорически отклонено Бурбонами. Въ 1849 г. Пьемонтъ былъ раздавленъ, и три оставшихся очага итальянской революціи—Венеція, Римъ и Сицилія—стали затихать. Для того, чтобы использовать движеніе противъ Австріи нужно было вмішаться въ войну, вмішаться въ тоть моменть, когда Австрія усилилась, положеніе въ Сициліи и Венеціи подавало мало надеждъ, а руководитель



папской политики стремился устранить давленіе Франціи и стать подъ охрану монархическихъ державъ, предложивъ оккупацію папскихъ владьній въ цьляхъ подавленія мятежа Австріи, Испаніи и Неаполю, къ которымъ по необходимости онъ принужденъ былъ присоединить Францію. Въ тоже время усиленіе католической партіи во Франціи было слишкомъ важнымъ для самого существованія Наполеона фактомъ, чтобы онъ могъ имъ пренебречь. Въ силу всего этого стеченія условій политика Франціи резко изменилась. Стремясь опередить надвигавшуюся съ съвера австрійскую армію, занявшихъ окрестности Палестрины неаполитанцевъ и готовящихъ высадку войскъ испанцевъ, французы заняли Римъ. Еще раньше Наполеонъ заявилъ венеціанскому диктатору Даніеле Манину, что у Франціи слишкомъ много своихъ заботъ, чтобы ввязываться въ войну, а французскій адмираль своимъ неудачнымъ посредничествомъ помогъ Бурбонамъ утвердиться въ Неаполъ.

Съ 1849 года стало совершенно очевиднымъ, что своими силами Италія достичь единства и независимости не можетъ. Оставалась надежда на сочетаніе усилій Италіи съ благопріятными дипломатическими конъюнктурами. Это могло взять на себя только какое-нибудь государство, что въ связи съ преобразованіемъ Франціи въ имперію сдълало безнадежными расчеты мадзинистовъ-республиканцевъ и направило унитарное движение въ русло объединения (пока еще было неясно, въ монархію или федерацію) подъ руководствомъ и верховенствомъ Пьемонта, такъ какъ все яснъе становилась невозможность поставить во главъ націи папу, не говоря уже о неаполитанскомъ королъ. Величайшій политическій дъятель новой Италіи Кавуръ взялъ насебя выполненіе новой задачи. Кавуръ, еще въ молодости усвоившій взгляды либеральной французской буржуазіи, поклонникъ англійской конституціи и фритредерства, легко и искусно оріентироваль политику Пьемонта къ Англіи, на моральную поддержку и дружественное отношеніе которой онъ не безъ основаніи разсчитываль, и къ Франціи, содвиствіе арміи которой ему казалось необходимымъ.

Но политическая идея Кавура существенно отличалась отъ намъреній и видовъ его будущаго союзника—Наполеона III. Кавуръ стремился къ объединенію Италіи въ монархію подъ главенствомъ савойской династіи съ центромъ въ Римъ. Онъ могъ разсчитывать на сочувствіе подавляющаго большинства итальянскихъ патріотовъ-даже республиканцы ради единства готовы были отказаться отъ своего идеала—и либеральныхъ партій въ Европъ. Наполеонъ же III чьмъ дальше, тьмъ болье принужденъ быль считаться съ клерикальными кругами, скоро нашедшими кръпкую опору въ императрицъ Евгеніи, а это исключало возможность содъйствія уничтоженію свътской власти папы, хотя бы самъ императоръ этому и сочувствоваль. Наполеона обязывало положение "демократическаго" и выдвинутаго демократией монарха, обязывала его политическая идеологія—идея національности, которую онъ провозглашалъ, мечта стать возродителемъ Европы и сплотить около Франціи національныя государства, его обязывало, наконець прошлое — участіе въ итальянской революціи, какъ и невольное сочувствіе къ родинъ





1) Гр. Кавурь. 2) Бар. Коулей. 3) Гр. Буоль-Шауенштейнъ. 4) Гр. Орловъ. 5) Бар. Буркенэ. 6) Бар. Гюбнеръ. 7) Бар. Мантейфель. 8) Гр. Валевскій. 9) Метеметь—Джемиль Бей. 10) Бенедетти. 11) Гр. Кларендонъ. 12) Бар. Брунновъ. 13) Аали-Паша. 14) Гр. Гатуфельдтъ. 15) Маркизъ Вилла-Марнна.

ПАРИЖСКІЙ КОНГРЕССЪ 1856 г.

Изданіе Д. Я. МАКОВСКАГО "Россія и ся Союзнини въ боръбь за цивиничи.

гравюры А. Бланшара по картинь Э. Дюбюфя



HAPHWORLD KOMPECCE 1856 F.

1) For Maring (2) Dag. Royack. 5) For Byane-Historians. 4) For Opanie. 51 bas. Byencom. 6) Dag. Paderson. (3) Eag. Maring (4) Brancom. 13) For the maring of the Community of th

OTENCE OF COMPACT R RESIDENCE OF A STORY





# Издательство Д. Я. МАКОВСКАГО. МОСКВА, Филипповскій пер.,

ГЕНЕРАЛЬНЫЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА: Петроградъ, В. О., 9-ая линія, 20, тел. 6-34-20. Кіевъ, Кузнечная, 18, тел. 17-11. Одесса, Херсонская, 46, тел. 70-54. Тифлисъ, Великокняжеская, 105, тел. 16-92. Иркутскъ, Мясная, 36, тел. 2-65.

## ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА БОЛЬШОЕ РОСКОШНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ

# РОССІЯ и ЕЯ СОЮЗНИКИ

ВЪ БОРЬБѢ ЗА ЦИВИЛИЗАЦІЮ.

Изданіе заключаеть въ себь 3 большихъ отдъла:

1. РОССІЯ и ЕЯ СОЮЗНИКИ ПЕРЕДЪ ВЕЛИКОЙ ВОЙНОЙ. 2. РОССІЯ и ЕЯ СОЮЗНИКИ ВЪ БОРЬБЪ ЗА КУЛЬТУРУ (ИСТОРІЯ ВОЙНЫ). 3. ИТОГИ.

#### Отдель І. Передъ Великой Войной.

Участіе принимають: И. Н. Бороздинь, В. Я. Брюсовь, проф. В. А. Бутенко, почетный академикь проф. А. Н. Веселовскій, академикъ проф. Оксфордскаго Универс. П. Г. Виноградовъ, С. И. Гинтовтъ, прив.-доц. И. И. Гливенко, проф. І. М. Гольдштейнъ, сенаторъ С. М. Горяиновъ, ректоръ Импер. Петроградскаго Универс. проф. Э. Д. Гриммъ, М. В. Добужинскій, кн. Пав. Д. Долгоруковъ, проф. Л. П. Карсавинъ, членъ Государственнаго Совъта академикъ проф. М. М. Ковалевскій (†), академикъ проф. Н. П. Кондаковъ, проф. С. А. Котляревскій, Е. Е. Лансере, акад. С. В. Ноаковскій, проф. бар. Б. Э. Нольде, прив.-доц. Н. П. Оттокаръ, проф. А. Л. Погодинъ, проф. М. Н. Розановъ, проф. М. И. Ростовцевъ, проф. А. Н. Савинъ, членъ Государ. Совъта сенаторъ Н. С. Таганцевъ, проф. Евг. В. Тарле, проф. Б. А. Тураевъ, проф. Б. В. Фармаковскій, прив.-доц. М. С. Фельдштейнъ, генер. штаба генералъ-майоръ А. Д. Шеманскій, а также рядъ другихъ виднъйшихъ литературныхъ и художественныхъ силъ Россіи и союзныхъ съ нею государствъ.

Редактирование 1-го отдъла приняли на себя: проф. Э. Д. ГРИММЪ, проф. М. М. КОВАЛЕВСКІЙ (†), проф. Б. В. ФАРМАКОВСКІЙ.

#### УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ.

Каждый томъ, формата 25×33 см., будетъ содержать 30 печатныхъ листовъ, съ многочисленными иллюстраціями, черными и красочными, въ тексть, на отдъльныхъ листахъ и наклейками. Желающимъ для каждаго тома будутъ изготовлены изящные переплеты. Каждый томъ будетъ состоять изъ 3-хъ выпусковъ, которые будутъ выходить изъ печати около одного раза въ мъсяцъ.

## Цвна первыхъ 4-хъ томовъ (12 выпусковъ) изданія:

 безъ переплетовъ
 26 р.

 съ переплетами
 32 р.

 съ переплетами
 30.80, съ пер. 36.80.

Допускается широкая льготная разсрочка: При подпискъ вносится 2 р. и при полученіи каждаго выпуска по 2 руб. (въ провинцію налож. пл.); съ переплетами: при подпискъ 2 руб. и при полученіи каждаго выпуска—по 2 р. 50 к.

Томы II-го и III-го отдъловъ изданія, составляя естественное продолженіе перваго отдъла, будутъ печататься въ одинаковомъ съ нимъ формать. Цъна каждаго выпуска и условія платежа и разсрочки будуть ть же. Число томовъ II-го и III-го отдівловъ не превысить 6-ти—7-ми.

Главный складъ изданія и пріємъ подписокъ: Т-во типографіи В. И. Мамонтова, Москва, Филипповскій, 11.

#### Телефоны:

#### Издательства Д. Я. Маковскаго:

7-83 (директоръ).

2-04-24 (завъд. представительствами).

2-69-23 (городской отдыль).

#### Т-ва типографіи А. И. Мамонтова:

15-19 (общій). 1-29-31 (литографія). 1-33-47 (типографія). 3-40-39 (директоръ-распорядитель). 3-76-85 (правленіе).

Адресъ для телеграммъ: Москва, Макмамонтовъ.



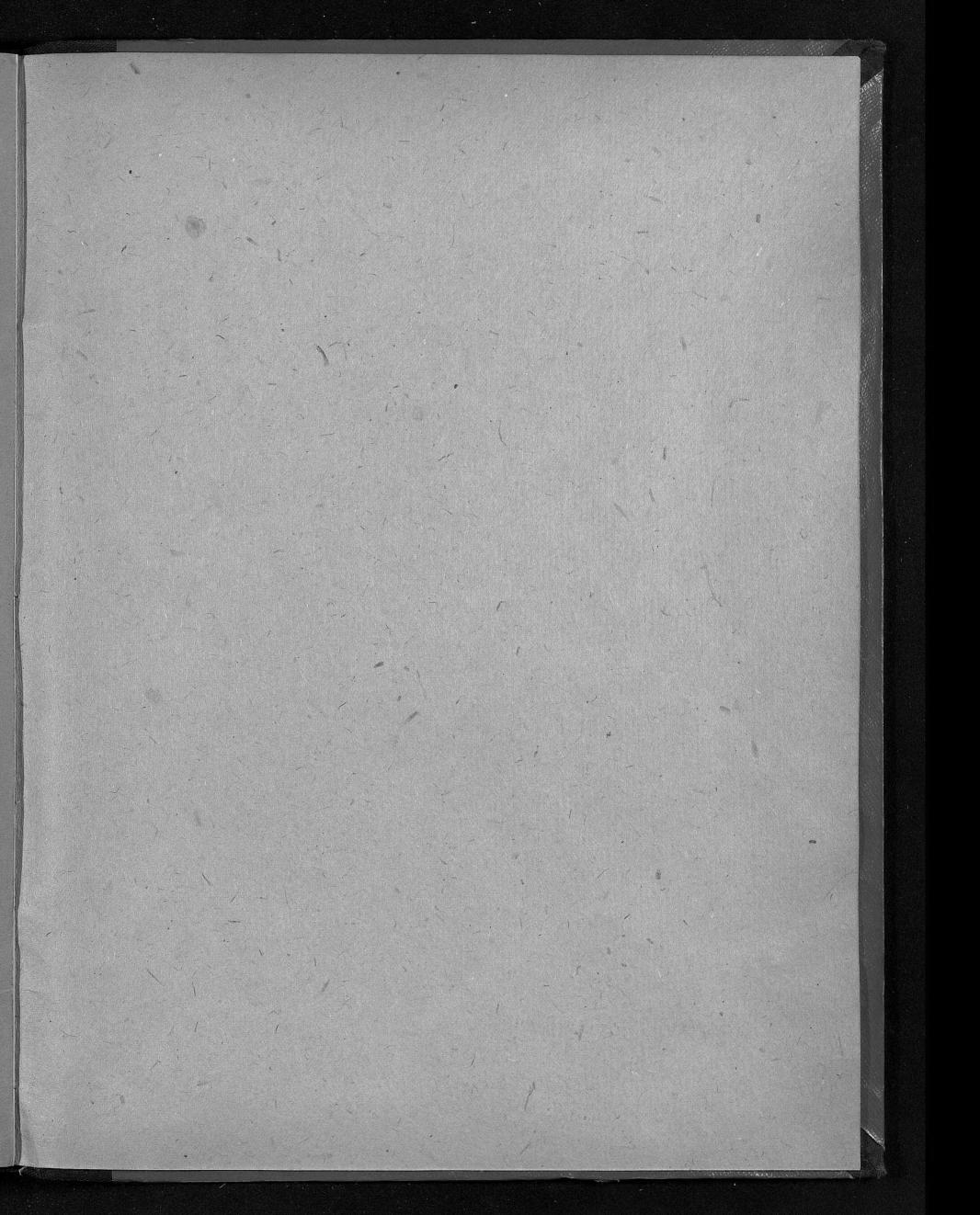





